

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

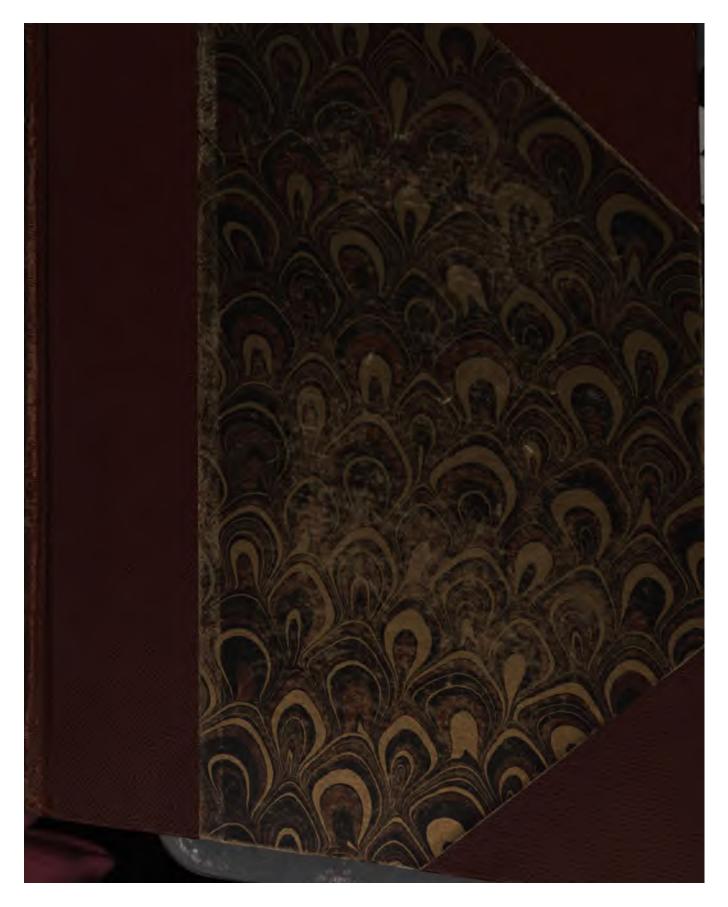



į



ex

1

.

•

Zakharin, K.N.

Sps

И. Н. Захарынь (Якунинь).

## ГРАФЪ В. А. ПЕРОВСКІЙ

N ero

# зимній походъ въ хиву.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Жизнь графа Перовскаго. — Его Альный французовъ. — Письма изъ Италіи. — Дружба съ Жуковскимъ. — Кончина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Зимній походъ въ Хиву, въ 1839 г., подъ начальствомъ Перовскаго.—Его письма объ этомъ походъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія П. П. Сойкива, Стремянная, № 12. FYZHE / NV

DK209.6

Проверене



### часть первая. Графъ В. А. ПЕРОВСКІЙ.

|  |  | ·   |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  | · , |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |



Mapfaller)





### предисловіе.

Изданная, въ началѣ 1898 года, моя книга «Хива», описывавшая зимній походъ нашихъ войскъ въ Хиву, подъ начальствомъ генеральадьютанта (впослѣдствіи графа) Василія Алекспевича Перовскаю, имѣла большой успѣхъ. Появленіе ея было привѣтствовано многими нашими журналами и газетами, обратившими вниманіе на книгу и посвятившими ей сочувственныя статьи и замѣтки, въ которыхъ относились съ должнымъ вниманіемъ къ героизму войскъ, къ мужеству главнаго начальника отряда и тѣмъ несчастіямъ, которыя выпали на долю этого даровитаго человѣка въ легендарномъ зимнемъ походѣ 1839 года.

Тъмъ не менъе, личность В. А. Перовскаго осталась въ моей книгъ недостаточно все-таки выясненной и обрисованной, такъ какъ я, собственно, описывалъ самый походъ въ Хиву, а не жизнь военачальника этого похода. Одинъ изъ петербургскихъ журналовъ обрушился даже на

генерала Перовскаго по поводу моей книги—и, объляя начальника колонны, генерала Ціолковскаго, обвинилъ въ неудачѣ похода не лютую и многоснѣжную зиму того года, а главнокомандующаго,— и мнѣ, невольно, довелось защищать его славное имя отъ этихъ несправедливыхъ нападеній. При этомъ, по необходимости, пришлось сообщить («Историческій Вѣстникъ» 1899 г., май) факты, весьма нежелательные для памяти того генерала, защиту котораго взялъ на себя петербургскій большой журналъ.

Поэтому, въ настоящее время, приступая ко второму изданію книги, я рѣшилъ дополнить ее многими такими свѣдѣніями о графѣ В. А. Перовскомъ, которыя могли бы нарисовать читателю, хотя отчасти, прекрасный и благородный образъ этого даровитаго, мужественнаго, образованнаго и чрезвычайно честнаго и добраго человѣка.

Изъ помъщенныхъ здъсь писемъ В. А. Перовскаго и изъ статьи моей «Дружба Жуковскаго съ Перовскимъ», появившейся недавно въ «Въстникъ Европы» (здъсь перепечатываемой), читатели увидятъ, какая была—если можно такъ выразиться—веселая душа у Перовскаго, какое нъжное, любящее и благородное сердце скрывалось подъ суровою наружностью этого человъка, какимъ выдающимся здравымъ смысломъ и умомъ обладалъ онъ, какимъ добродушнымъ юморомъ былъ надъленъ и какимъ остроумнымъ слогомъ владътъ; какъ онъ ненавидътъ неправду—повсюду, глъ бы на встръчался съ нею,—какая глубокая и чистая

въра въ Бога была въ его мужественной и закаленной въ бояхъ душть и какъ терпъливо и кротко умѣлъ онъ переносить удары судьбы, а равно и свои тяжкія физическія страданія-оть ранъ-и какъ гордо и пренебрежительно относился онъ къ нападеніямъ своихъ многочисленныхъ враговъ! Не даромъ, этотъ человѣкъ былъ самымъ близкимъ другомъ Жуковскаго, «пріятелемъ» Пушкина, Карамзина и Даля и, позднъе, останавливалъ на себѣ проникновенный взоръ другого генія, Л. Н. Толстого, находившаго, что «фигура Перовскаго одна-можетъ наполнить картину изъ времени 20-хъ годовъ» и намъчавшаго его однимъ изъ главныхъ дъйствующихъ лицъ своего предполагавшаюся романа «Декабристы». Слъдуеть, конечно, глубоко пожальть, что этотъ романъ не быль написанъ... Правда, другой историческій романисть, съ талантомъ несравненно меньшимъ, покойный Ланилевскій, попытался вывести Перовскаго въ своемъ романъ «Сожженная Москва»; но-подъ перомъ этого почтеннаго романиста гр. Перовскій вышелъ почти неузнаваемъ: разыгравшаяся фантазія автора создала своею Перовскаго—какого-то маленькаго, мелодраматическаго, ходульнаго героя, разукрашеннаго сусальнымъ золотомъ и прописными добродътелями, совсъмъ не похожаго на подлинникъ.

Помъщаемыми здъсь свъдъніями о графъ В. А. Перовскомъ я обязанъ нъкоторымъ, близко стоявщимъ къ нему лицамъ, которыя и предоставили въ мое распоряженіе интересные—для исторіи и

читателей — матеріалы о немъ, появляющіеся въ настоящей книгъ.

Затѣмъ, я позволю себѣ упомянуть о благосклонномъ отзывѣ о моемъ трудѣ бывшаго Начальника Главнаго Штаба, генералъ - адъютанта Н. Н. Обручева, по желанію коего статья «Зимній походъ въ Хиву», какъ «представляющая особый интересъ», предназначалась къ помѣщенію въ спеціальномъ военномъ журналѣ. Равно, я нахожу возможнымъ сказать, что книга моя одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія—для фундаментальныхъбибліотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, а также рекомендована и Главнымъ Штабомъ.

Отзывы же и рецензіи о книгѣ «Хива» были помѣщены въ слѣдующихъ журналахъ и газетахъ 1898 года: въ іюньской кн. «Историческаго Вѣстника», въ «Вѣстникѣ Европы» (августъ), «Русской Старинѣ» (іюль), «Русскомъ Вѣстникѣ» (августъ), «Военномъ Сборникѣ», «Живописн. Обозрѣніи» (№ 30), въ «Новомъ Времени» (2 іюня № 7995 и 8 іюня № 8031), «Русскомъ Инвалидѣ» (№ 113), «Москов. Вѣд.» (№ 155), «Развѣдчикѣ» (№ 408), «С.-Петерб. Вѣд.» (№ 157) и въ очень многихъ провинціальныхъ журналахъ и газетахъ.

И. 3.

### Біографія графа В. А. Перовскаго \*).

"Графъ Василій Алексвевичь Перовскій родился въ 1794 году. Воспитывался въ Московскомъ университетъ. Вышель въ 1811 году кандидатомъ и поступилъ на службу колонновожатымъ. Отличился во время Отечественной войны подъ Лядами, Краснымъ, Смоленскомъ, Заболотью. Дорогобужемъ и Бородинымъ. Во время занятія Москвы, захваченъ быль въ плънъ французами и оставался въ плену до взятія Парижа. Въ 1814 году переведенъ былъ въ лейбъ-гвардіи егерскій полкъ и назначенъ адъютантомъ къ генер.-ад. П. В. Голенищеву-Кутузову. Въ 1816 году переведенъ въ Измайловскій полкъ съ назначениенъ въ адъютанты къ вел. кн. Николаю Павловичу. Въ1825 г. назначенъ флигель-адъютантомъ, а въ 1828 г. свиты генералъ-мајоромъ. Онъ отличился во время турецкой кампаніи, исправляя должность начальника штаба при отрядъ войскъ, облегавшихъ Варну. Пожаловань быль въ 1829 г. въ генералъ-адъютанты, а въ 1833 г. генералъ-лейтенантомъ и исправляющимъ

<sup>\*)</sup> Эта "біографія" выписывается изъ сочиненія кн. А. А. Васильчикова "Семейство Разумовскихъ" (Т. ІІ-ой). Здѣсь лишь исправлены невѣрныя цифры рожденія (вм. 1795 на 1794-ый), назначенія къ великому князю Николаю Павловичу (вм. 1818—на 1816 годъ) и зимняго похода въ Хиву (вм. 1835 на 1839-ый). Нѣкоторые же другія цифры, разнящіяся съсвѣдѣніями историческихъ журналовъ напр., годы зачисленія въ гвардію — оставлены безъ исправленія какъ спорныя.

должность Оренбургскаго военнаго губернатора и командира отдъльнымъ Оренбургскимъ корпусомъ. Въ 1839 г., онъ предпривяль хивинскій походь, оказавшійся несчастнымъ, не смотря на всю энергію Перовскаго. Государь вознаградиль труди В. А. орденомъ св. Александра-Невскаго. Въ 1842 г., В. А. Перовскій, по бользии, уволень быль оть занимаемыхь должностей, съ оставленіемъ въ званім генераль-адъютанта. Въ 1843 году. онъ былъ произведенъ въ генерали-отъ-кавалеріи, а въ 1846 г. назначенъ членомъ государственнаго совъта, получиль Владиміра 1-й степени и временно управляль морскимъ министерствомъ \*). Въ 1951 году, онъ снова назначенъ быль Оренбургскимъ и Самарскимъ генеральгубернаторомъ и командиромъ Оренбургскаго корпуса. Въ 1852 г., получиль онъ знаки св. Андрея, а въ 1853 г., ваяль приступомъ кокандскую кръпость Акъ-Мечеть, наименованную, по высочаншему повельно, фортомъ Перовскимъ. За этотъ подвигъ, онъ возведенъ быль въ графское Россійской имперін достоинство, а въ 1856 г. получиль алмазные знаки св. Андрея. Въ 1857 г., уволенъ, по болъзни, отъ должности Оренбургскаго генералъ-губернатора и получилъ портретъ Государя, украшенный бриллівитами. Въ томъже году онъ скончался".

Воть и все... Нѣсколько пространнѣе о службѣ покойнаго говорить формулярный его списокъ да указанія историческихъ журналовъ — "Русской Старины" и "Русскаго Архива". Но и эти свъдънія очень отрывочны и представляють собою лишь сухой перечень геройскихъ подвиговъ и страданій графа В. А., да производствъ въ чины и наградъ...

Вотъ, эти свъдънія:

Родился В. А. Перовскій къ Черниговской губернін,

<sup>\*)</sup> Это-невърно: В. А. Перовскій быль лишь, очень короткое время, правителемъ канцеляріи этого министерства.

въ имвніи Почепв \*). Онъ быль сыномъ графа Алексвя Кирилловича Разумовскаго, бывшаго впоследствіи министромъ народнаго просвъщенія. Мать его называлась-Анна Михайловна. Она не была женою графа, женатаго, ранве, на гр. В. П. Шереметевой, съ которой онъ разошелся, не получивъ отъ нея формальнаго развода. До десяти лътъ. В. А. жилъ при матери, въ Почепъ, и лишь въ 1804 году былъ отданъ въ Москву, въ пансіонъ. Въ 1804 году онъ и братья его были возведены, по ходатайству отда, въ дворянское достоинство. Въ 1809 году, В. А. поступаеть уже въ московскій университеть, а въ 1811-мъ, по окончаніи курса, опредв ляется въ военную службу, "колонно-важатымъ", -- какъ въ то время назывались офицеры генеральнаго штаба. 18-ти лъть отъ роду, онъ участвуетъ въ цъломъ рядъ сраженій съ войсками Наполеона и получаеть рану подъ Бородинымъ: пуля отрываетъ ему палецъ на лъвой рукъ. На эту рану онъ не обращаетъ вниманія, продолжаетъ нести боевую службу, остается въ аріергардів нашихъ войскъ при выступленіи ихъ изъ Москвы-и французы захватывають его, изм'вническимъ образомъ, въ пленъ обирають съ головы и до ногь, съ которыхъ снимають даже сапоги, и отправляють, пъшкомъ, вмъсть съ другими пленными, подъ конвоемъ, во Францію, где онъ и томится въ неволъ почти полтора года. Узнавъ о вступленіи союзныхъ войскъ во Францію, онъ бъжитъ изъ Орлеана (гдъ содержался) и, благодаря прекрасному знанію французскаго языка, добирается до русскаго отряда. Въ концъ 1814 года, назначается адъютантомъ къ генералу П. В. Кутузову, а въ 1816 году переводится въ гвардію и поступаеть въ адъютанты къ вел. князю Николаю Павловичу, коего и сопровождаетъ, въ 1816-

<sup>\*)</sup> Имѣніе это отъ гр. Разумовскихъ перешло, по праву наслъдства, къ поэту, гр. А. К. Толстому, а послъ его смерти досталось Жемчужниковымъ, которымъ принадлежить и въ настоящее время.

1817 гг., въ его путешествін по Россів и въ чужихъ враяхъ, когда вел. кв. обручился съ прусскою принцессою Шарлотою (впослъдствін, Алексавдра Осодоровна). 17-го апръля 1818 года, находясь въ Москвъ при Николат Павловичъ, быль пославъ въ Петербургъ къ императору Александру I "для извъщенія" о рожденіи первенца, Александра Николаєвича. При вступленіи на престоль Николая Павловича, быль вазваченъ флигельадъютантомъ къ нему, и быль, 14-го декабря, контуженъ полъномъ на Сенатской площади. Въ 1828 году, подъ Анапой, быль тяжко раненъ пулею въ грудь.

Послъ турецкой войны, быль произведень въ генералъ-мајоры и зачислень въ свиту. Въ 1833 году, 39-ти льть отъ роду, быль назначенъ оренбургскимъ губернаторомъ и командующимъ отдъльнымъ оренбургскимъ корпусомъ-виъсто умершаго гр. Сухтелева. По прибытін въ Оренбургъ, сталъ тотчасъ же устраивать въ степи укръпленія-Ново-Александровское и Ново-Петровское: по морскому же берегу (Каспійскаго моря) устранвались промежуточные пикеты. Затемъ, въ 1835 году, была устроена имъ такъ-называемая "новая ливія", начинавшаяся отъ Орской крѣпости по прямому направленію степью, къ сѣверо-востоку на рѣку Уй, и окончивающаяся редугомъ Березовскимъ На этомъ пространствъ, въ томъ же году, воздвигнуты были Перовскимъ слъдующія укръпленія: Наслъдницкое, Константивовское, Николаевское и Михайловское, съ редутами между ними. для пом'вщенія въ нихъ кордонной стражи изъ оренбургскихъ казаковъ и башкировъ. Между редутами были устроены частые пикеты по 10 и по 15 казаковъ въ каждомъ, гдв, по примвру "маяковъ" у черноморскихъ казаковъ, устроены были особые помосты для караульнаго казака-часового-съ сигнальными шестами, обвитыми соломою. А такъ какъ киргизы (адаевцы) продолжали все-таки свои грабежи, то для наказанія грабителей, Перовскій сталь снаряжать и посылать въ степь, для преслъдованія хищниковь, отдъльные небольшіе конные отряды, численностью отъ 500 до 1000 человъкъ. Киргизовъ разбивали, захватывали въ плънъ вмъстъ со скотомъ, но это все-таки мало помогало дѣлу: главные виновники скрывались во враждебную намъ Хиву, а взамѣнъ разбитыхъ скопищъ появлялись новыя. Главная бѣда заключалась въ Хивъ, куда сбывались киргизами всъ захватываемые ими плѣнные.

Все это, вивств взятое, дало Перовскому мысль — начать ходатайство о походв въ Хиву.

Въ 1834 году, Перовскій быль произведень въ генераль-лейтенанты и назначень генераль-адъютантомъ. Въ 1837 году, онъ принималъ въ Оренбургъ путешествующаго наслъдника, котораго сопровождалъ В. А. Жуковскій, проживавшій, за все время пребыванія въ Оренбургъ, въ квартиръ своего друга, губернатора Перовскаго.

Въ 1839 году былъ предпринять злополучный зимній походъ въ Хиву.

Въ 1842 году, на мъсто Перовскаго, назначеннаго членомъ государственнаго совъта, прибылъ въ Оренбургъ генералъ В. А. Обручевъ.

Въ 1848 году, Перовскій быль произведень въ генералы-отъ-кавалеріи, а въ мартв 1851 года быль вновы назначенъ оренбургскимъ и самарскимъ генераль-губернаторомъ. Лѣтомъ 1853 года, онъ предпринимаетъ Коканскій походь—въ глубь степей, слѣдуя отъ Оренбурга по рѣкъ Илеку на укръпленія: Карабутакъ, Уральское, Раимъ—и чрезъ пески Кара-Кумы, достигаетъ до береговъ Аральскаго моря, близъ устьевъ Сыръ-Дарьи. Затьмъ Перовскій береть съ бою коканскія укръпленія Чимъ, Кошъ и Кумышъ-Курганъ, расположенныя по Сыръ-Дарьъ.

28 іюля 1853 года, Перовскій взялъ штурмомъ коканскую крѣпость Акъ-Мечеть, защищаемую 20 тысячами коканскихъ войскъ, разбитыхъ и отступившихъ отъ врѣпости, въ цитадели которой заперлось 300 человѣкъ отчаянныхъ "батырей", которые, во время штурма, и были всѣ переколоты ожесточившимися солдатами. Осада этой крѣпости была начата и велась, лично, самимъ Перовскимъ, со 2 іюля. А немного ранѣе, всего за четыре дня, была взята, на другомъ концѣ театра войны въ степи, крѣпость Джулекъ, значительно слабѣйшая. взятіе которой, однако, очень способствовало паденію Акъ-Мечети, переименованной впослѣдствіи, по высочайшему повелѣнію, въ "Форть Перовскій".

Послѣ разбитія коканскихъ войскъ и взятія Акъ-Мечети, Перовскій возвель въ степи нѣсколько новыхъ фортовъ, съ цѣлью парадизовать разбойническія нападенія киргизовъ на русскихъ людей—купцовъ и рыбопромышленниковъ.

5 августа, закончивъ закладку фортовъ, Перовскій отбылъ отъ войскъ въ Оренбургъ.

За этотъ блестящій походъ, положившій начало завоеванію Коканда (нынѣшняя Ферганская область) и присоединившій къ владѣнію Россіи большую часть рѣки Сыръ-Дарьи, Перовскому было пожаловано впослѣдствіи графское достоинство.

26 августа 1856 года, В. А. Перовскій получиль послѣднюю награду—алмазные знаки Андрея Первозваннаго — и въ слѣдующемъ году оставилъ службу въ Оренбургскомъ краѣ... И въ томъ же 1857 году, въ декабрѣ, скончался въ Крыму, въ Алупкъ...

Воть, и всё оффиціальныя свёдёнія о гр. В. А. Перовскомъ, — и не только оффиціальныя, но, пожалуй, даже и книжныя, журнальныя: формулярный—т. е. послужной—списокъ, и ничего болёе. Но мы имъемъ возможность ознакомиться съ гр. В. А. Перовскимъ ближе, увидёть его совсёмъ въ другомъ свётё—въ сферё его дёль и дней,—для чего и помещаемъ здёсь многіе ма-

теріалы и свіздінія о немъ, какъ появлявшіеся въ печати раніве, такъ и совершенно неизвізстные, печатающієся впервые — каковы, напр., его письма къ поэту В. А. Жуковскому, къ архіепископу Евсевію, нікоторыя письма къ А. Я. Булгакову, и пр. Только прочитавъ все это, можно составить себі нікоторое представленіе о личности этого необыкновеннаго человінка, мало понятаго при жизни и неоціненнаго по смерти. Къ нему боліве, пожалуй, чімь къ Чаадаеву, подходиль извізстный стихъ Пушкина, что "онь въ Римі быль бы Бруть, въ Авинахъ—Периклесь"...

Даже и теперь, спустя почти полвъка со времени смерти Перовскаго, едва только вы начинаете приближаться къ этой величавой и монументальной фигуръ и вглядываться въ нее, какъ на васъ въеть отъ нея чисто-героическимъ эпосомъ и, въ то-же время, такою мягкостью и душевною чистотою, такимъ идеальнымъ "кодексомъ жизни", что вы не сомнъваетесь ни минуты, что предъ вами личность необыкновенная, исключительная—рыцарь въ лучшемъ и въ полномъ значеніи этого слова, съ умомъ общирнымъ, съ сердцемъ благороднымъ и любящимъ, чуждый страха, противоръчій, лести и честолюбія...

Вы заглядываете въ его жизнь, — и на первыхъ же порахъ приходите къ убъжденію, что жизнь лишь очень немногихъ людей можетъ быть исполнена тъхъ выдающихся событій, страданій, подвиговъ и приключеній, а равно и высшихъ земныхъ отличій, какія мы встръчаемъ на удивительномъ жизненномъ пути этого замъчательнаго человъка!..

Рожденный отъ графа Алексъя Кирилловича Разумовскаго, сына знаменитаго гетмана Кирилла Григорьевича и родного племянника фельдмаршала графа Алексъя Григорьевича, супруга императрицы Елизаветы Петровны, этотъ незаконнорожденный мальчикъ, безъ имени и, такъ сказать, безъ роду и племени, поступаетъ десяти

лъть въ одинъ изъ московскихъ пансіоновъ и, затъмъ, въ тамошній же университеть, — и, благодаря своимъ выдающимся способностямъ, оканчиваетъ курсъ, имъя отъ роду всего 17 лътъ. Прямо съ университетской скамьи, вступаетъ онъ въ ряды арміи, участвуетъ въ великой битвъ народовъ подъ Бородиномъ, гдъ его ранятъ; принимаетъ участіе въ распорядкахъ при выступленіи нашей арміи изъ Москвы, — при чемъ французы захватывають его, измънническимъ образомъ, въ плънъ — и едва-едва не разстръливаютъ, а затъмъ обираютъ кругомъ, и отправляють во Францію, разутаго и ограбленнаго, въ одномъ обществъ съ захваченными бродягами и пьяницами... Изъ плъна онъ совершаетъ два раза побъгъ — и является на аванпосты русскихъ войскъ, вступившихъ во Францію...

Затъмъ, начинается уже какъ бы сказочная исторія его возвышенія по службъ. Онъ, неожиданно и чисто случайно, попадаеть въ адъютанты къ великому князю Николаю Павловичу, который—такъ-же, неожиданно—вступаеть на императорскій престоль и осыпаеть своего любимца, съ которымъ не желаеть разставаться даже въ путешествіяхъ, всевозможными милостями и наградами... Но любимый адъютанть, оказывается, имъеть одну странную черту характера, весьма неудобную при дворъ: въ немъ настолько отсутствуеть честолюбіе, что онъ не благодарить даже за ордень, ему пожалованный... Кромъ того, онъ ръшается, иногда, сообщать императору такія вещи, на которыя не рискуеть никто \*), — и, наконецъ,

<sup>\*)</sup> Вотъ, напр., разсказъ, сообщенный мнѣ маститымъ директоромъ военной Измайловской богадъльни въ Москвъ, покойнымъ гепераломъ-отъ-инфантеріи Н. Н Вельяминовымъ, въ февралъ 1891 г., на вечеръ у редактора "Русскаго Архива" П. И. Бартенева. Въ 40-хъ годахъ, одно очень высокопоставленное лицо обыграло въ карты, болѣе чѣмъ на полмилліона рублей, извъстнаго богача, золотопромышленника Я—ева. Исторія эта оказалась не совсѣмъ чистой и объ ней громко и много говорили по всему Петербургу,

дерзаеть идти открыто противу всесильной нѣмецкой партіи, крѣпко сплотившейся въ то время при дворѣ, подъ главенствомъ фатальныхъ для Россіи графовъ Нессельроде, Бенкендорфа и Клейнмихеля, которымъ были чужды и непонятны національные интересы нашего отечества...

Но молодой императоръ все еще не отпускаеть отъ себя своего любимаго адъютанта, который и сопровождаеть его на театръ военныхъ дъйствій съ Турціей, въ 1828 году, но находится, какъ видно, не въ свитъ государя, а "въ сферъ огня"—и получаеть тяжкую рану въ грудь, пулею.

Вь 1833 году, нъмецкой партіи удалось-таки, наконець, "сплавить" нежелательнаго для ея интересовъ человъка и В. А. Перовскій получаеть назначеніе на далекую окраину Россіи—въ Оренбургъ, служившій въ тъ времена мъстомъ ссылки для преступниковъ — уголовныхъ и политическихъ — и отличавшійся крайне суровымъ климатомъ по зимамъ и убійственными лихорад-

во императоръ ничего не зналъ и никто не ръшался доложить ему объ этомъ. А между тъмъ, доложить надо было—во что бы то ни стало, такъ какъ тънь отъ этой исторіи могла лечь, въ концъ концовъ, и на государя. И воть, тогда обратились къ содъйствію Перовскаго, "ничего не боявшагося", —и онъ принялъ на себя это непріятное порученіе доложить государю всю исторію—и нажилъ себъ, такимъ образомъ, цълую массу всесильныхъ, вліятельнъйшихъ и непримиримыхъ враговъ.

Враговъ себъ Перовскій наживаль иногда и иными путями вступансь за кръпостныхъ крестьянь, когда имъ приходилось очень тяжко отъ помъщиковъ. Такъ, напр., во время своего губернаторства въ Оренбургъ, онъ узналъ, что въ острогъ содержится кръпостная дъвушка Агафья, дочь кузнеца изъ имънія генерала Тимашева, вся вина которой состояла лишь въ томъ, что, обладая замъчательною красотою, она, несмотря на многократныя наказанія розгами, не согласилась быть барскою любовницей. Перовскій горячо вступился за несчастную дъвушку, освободиль ее изъ тюрьмы, выхлопоталь ей вольную, а о дъйствіяхъ богатаго барина довелъ, непосредственно, до свъдънія государя. ками лѣтомъ, когда начиналось гніеніе ила, наносимаго въ предмѣстья города весенними разливами Урала.

Но и въ этой, какъ бы почетной ссылкъ, Перовскій съумълъ принести громаднъйшую пользу своему отечеству, оградивъ, въ возможной степени, русскихъ людей отъ хищническихъ разбоевъ киргизовъ, прекративъ въ крав многочисленныя злоупотребленія и заставивъ инородцевъ уважать русскіе законы и суды. Но Перовскому не посчастливилось сломить главнаго и самаго яраго врага нашей восточной окраины-хивинскаго хана: онъ предпринимаеть походъ въ Хиву въ такую лютую и многосивжную зиму, которой не могли запомнить и столътніе старики... Болъе половины отряда замерзаетъ и умираетъ отъ цынги и скорбута, остальные возвращаются въ Оренбургъ-истощенные и измученные, съ здоровьемъ навъки утраченнымъ, или расшатаннымъ. Даже и желваная натура Перовскаго была въ походъ окончательно надломлена. Въ серединъ книги, передъ описаніемъ похода въ Хиву, приложенъ его портреть, снятый въ 1840 году, т. е. вскоръ по возвращении изъ этого несчастнаго похода, по прівздв въ Петербургъ. Если читатели сравнять этотъ портретъ 1840 года съ портретомъ, помъщеннымъ въ началъ книги, снятымъ въ февралъ 1839 года, то замътять, конечно, то страшное измъненіе, которое произошло съ Перовскимъ за одинъ годъ времени... Изъ писемъ его къ Булгакову, читатели увидятъ-что онъ перенесъ въ этомъ походъ...

Но если этоть человъкъ быль совсѣмъ нечестолюбивъ, то онъ былъ чрезвычайно самолюбивъ—въ лучшемъ значеніи этого слова. Онъ никакъ не могъ примириться ни съ своею неудачею похода въ Хиву, ни съ торжествомъ окраинныхъ враговъ Россіи—хивинцевъ, коканцевъ и киргизовъ-адаевцевъ. И вотъ, въ 1851 году, онъ получаетъ на этотъ разъ желанное имъ самимъ назначеніе, вновь въ Оренбургъ, въ званіи генералъгубернатора и начальника оренбургскаго отдъльнаго корпуса. Черезъ два года, онъ уже предпринимаеть походъ въ глубь азіатскихъ степей, разбиваетъ на-голову войска коканскаго хана, беретъ нѣск лько укрѣпленій и, наконецъ, беретъ штурмомъ крѣпость Акъ-Мечеть и заканчиваетъ свой блестящій походъ присоединеніемъ къ владѣніямъ Россіи рѣки Сыръ-Дарьи на значительномъ ея протяженіи \*).

Но попасть В. А. Перовскому въ Хиву такъ и не удалось: всё его порывы въ этомъ направленіи и попытки были отклонены,—и прошло ровно двадцать лёть со времени перваго разгрома, въ 1853 году, Коканскаго ханства, пока, наконецъ-таки, быль предпринять, въ 1873 году, походъ въ Хиву, блистательно выполненный покойнымъ генераломъ К. П. Кауфманомъ, который, наученный горькимъ опытомъ зимняго похода 1839 г., выступилъ въ степь лишь по стаяніи снёговъ, раннею весною.

Вернувшись изъ коканскаго похода въ Оренбургъ, Перовскій еще прослужилъ въ немъ почти четыре

<sup>\*)</sup> Не лишне будеть при этомъ замътить, какъ пишется иногда у насъ исторія. Такъ, напр., 19-го февраля сего года, исполнилось двадцатипятилътіе присоединенія къ Россіи Ферганской области (т. е. бывшаго Кокандскаго ханства). Почти всв газеты посвятили этому событію подходящія статьи и хвалебные дифирамбы живымъ участникамъ похода 1864-65 гг. и воспоминанія объ умершихъ; во никто не вспомнилъ В. А. Перовскаго, положившаго начало завоеванію Кокандскаго ханства въ 1853 году. Въ одной, самой распространенной и почтенной газеть, помъстили даже портреты всъхъ этихъ завоевателей Коканда-и на ряду съ теперешнимъ военнымъ министромъ А. Н. Куропаткинымъ и покойными Кауфманомъ и Скобелевымъ, воспроизведены генералы В. Н. Троцкій и умершіе Абрамовъ и Колпаковскій, но о В. А. Перовскомъ какъ-то забыли: не обмолвились ни единымъ словомъ и не помъстили его портрета... Удивительно, какъ скоро "запамятываются", иногда, у насъ заслуги, -если только онъ не кричащія и не имъють сверстниковъ, очень часто вспоминающихъ о другихъ-съ цълью напомнить о себъ!...

года, за которые свершилось въ Россіи столько важныхъ историческихъ событій: крымская война, смерть императора Николая, восшествіе на престолъ новаго государя, того самаго, съ изв'єстіємъ о появленіи котораго на св'єть летівль изъ Москвы въ Петербургъ, въ 1818 году, на курьерскихъ лошадяхъ, молодой ротмистръ В. А. Перовскій...

Изъ писемъ Перовскаго къ Булгакову и епископу Евсевію, читатели увидять, какъ скорбълъ В. А. при полученіи извъстій о нашихъ военныхъ неудачахъ въ Крыму, какъ онъ болълъ и страдалъ душою за унижаемую въ то время Россію,—и какъ возмущался!..

Не менѣе потрясена была его благородная душа, когда онъ узналъ о смерти своего благодътеля и друга, императора Николая. Только собственноручное письмо новаго государя могло нъсколько уменьшить его горесть. Вотъ что писалъ ему императоръ Александръ Николаевичъ тотчасъ же по своемъ вступленіи на престолъ:

"Что во мив происходить, любезнайшій Василій Алексвевичь, вы поймете!... Спасибо вамь, оть имени незабвеннаго благодателя нашего, за вашу долговременную, върную и усердную службу при немь! Я васъ знаю—и вы меня знаете. Будьте тамь, чамь всегда были. Обнимаю васъ оть души!"

Несмотря, однако, на столь милостивое и искреннее письмо, Перовскій, чувствуя, что здоровье его слаб'яєть и что прежнія силы его покидають, не пожелаль оставаться на своемъ сторожевомъ и, въ то же время, боевомъ посту дол'яе. Просимъ читателей обратить вниманіе на его письмо къ Булгакову № 34, изъ коего видно, что этоть мужественный и самоотверженный челов'якъ служиль, буквально, до посл'ядней капли крови, полагая, согласно присяг'я, животь свой, т. е. жизнь свою, на пользу многолюбимой имъ Россіи. Воть, напр., что онъ писаль въ упомянутомъ письм'я:

..., Мое здоровье дошло до такого разстройства, которое не позволяеть мить больше занимать настоящее
мое мъсто, —почему я и просиль о разръшеніи покинуть его. Уже давно, но особенно послъдній годь, моя
жизнь — тягостная агонія и постоянная борьба силь
душевныхь съ физическими. Я употребиль свою энергію, къ которой быль способень, и держался до послъдней крайности, но "невозможное — невозможно", особенно, когда совъсть говоригь, что дальнъйшая борьба
была бы вредна для службы, и особенно для блага
страны, которой я управляю и которую больше всего
люблю. Я могъ бы еще обманывать зрителей, но обманывать самого себя невозможно: пора уступить мъсто
другому..." и т. д.

Воть какъ относился В. А. Перовскій къ своимъ служебнымъ обязанностямъ и какъ понималъ ихъ!.. Невольно приходится замътить, что такое благородное и добросовъстное пониманіе обязанностей государственной службы встръчалось и встръчается столь ръдко и у насъ такъ вошло въ привычку помирать на службю, что, за послъднее время, потребовалось даже установить такъ называемый "предъльный возрастъ", напоминающій неспособнымъ или дряхлымъ лицамъ, что имъ "пора уступить мъсто другимъ..."

И этоть человъкъ уступилъ самъ, добровольно, свое мъсто другому—и отправился, въ слъдующемъ 1857 г., по совъту врачей, въ Крымъ, гдъ и поселился въ имъніи князя Воронцова— Алупкъ; тамъ онъ и скончался, 8-го декабря 1857 года.

Позволимъ себъ закончить эту краткую и далеко не полную біографію графа В. А. Перовскаго слъдующими строками.

Вся бъда этого необыкновенно даровитаго и замъчательнаго человъка заключалась въ томъ, что онъ родился, для Россіи, слишкомъ рано: иные мало его понимали, другіе не могли переносить его умственнаго и нравственнаго превосходства надъ собою. Потому-то, у него и было такъ много враговъ и завистниковъ, которые или всячески вредили ему, или же довольно искусно замалчивали всв его труды и подвиги, о коихъ-надо еще замътить-онъ самъ не любилъ распространяться и которые онъ совершаль отнюдь "не для того, чтобъ они были замътны въ Петербургъ" (какъ онъ выражался въ письмъ къ Жуковскому изъ Екатеринодара, отъ 1-го января 1828 года)... Насколько этотъ человъкъ быль въ такихъ случаяхъ скроменъ, это доказывается, между прочимъ, темъ удивительнымъ фактомъ, что обо всъхъ его страданіяхъ, перенесенныхъ въ плъну у французовъ, русская публика узнала лишь восемь лътъ спустя послъ его смерти, и то благодаря чистой случайности-знакомству редактора московскаго историческаго журнала съ темъ лицомъ, у котораго хранились эти записки въ рукописи. Поэтъ В. А. Жуковскій, исправившій ошибки переписчика "Пліна", такъ-таки и не могъ уговорить Перовскаго напечатать въ свое время это интересное описаніе-къ сожальнію, не оконченное. Единственное же "сочиненіе" Перовскаго, напечатанное при его жизни-это были "Письма изъ Италіи", да и тв, какъ извъстно, появились въ печати не по желанію ихъ автора, а по распоряженію Жуковскаго, получавшаго эти письма и думавшаго сдълать своему другу пріятный сюрпризъ-увидъть эти письма въ печати. По этимъ, въ высшей степени интересвъйшимъ письмамъ, могущимъ служить, и понынъ, образцомъ изящной прозы, читатели составять себъ достаточное представление о высокомъ литературномъ достоинствъ слога Перовскаго,-несмотря на то, что эти "Письма" были написаны 78 лътъ тому назадъ!....

С.-Петербургъ. 5-го марта 1901 года.

### Въ плъну у французовъ \*).

1812-й годъ, достопамятный всемъ русскимъ, памятенъ въ особенности мне; мало изъ соотечественниковъ терпъли то, что я, а те, которые и были мне товарищами въ мученіяхъ, не существують больше.

Въ продолжение всей кампании 12-го года до Москвы, будучи квартирмейстерскимъ офицеромъ, находился я при казацкихъ полкахъ, составлявшихъ аріергардъ 2-й арміи. Наканунъ вступленія непріятеля въ столицу, отпросился я въ оную, дабы еще разъ побывать въ Москвв и дома; 1-го сентября, передъ вечеромъ, въвхалъ я верхомъ въ городъ съ двумя казаками при мнв находившимися.- Не буду описывать то, что я чувствовалъ тогда; описать трудно, и невозможно, а чувство это извъстно всъмъ русскимъ, бывшимъ тогда въ арміи или въ Москвъ. - Переночевавъ дома, на другой день, 2-го сентября утромъ, вздилъ я по городу по служебнымъ двламъ и надобностямъ. Безпокойство примътно было по всъмъ улицамъ, но многія лавки еще были открыты, и въ нихъ торговали по обыкновенію, что вселяло обманчивое спокойствіе во многихъ жителей, и было, потомъ, причиною ихъ гибели. - Возвратившись домой, отпра-

<sup>\*)</sup> Это описаніе В. А. Перовскимъ своего плѣна у французовъ было напечатано, въ 60-хъ годахъ, въ "Русскомъ Архивъ". Здѣсь, "плѣнъ" этотъ печатается съ рукописи, исправленной рукою В. А. Жуковскаго. Къ сожалѣнію, объ части этой интереснъйшей рукописи не доведены до конца.

приказаніе пропустить меня чрезъ аванпосты. Онъ тотчасъ приказаль о томъ, и я поъхаль, радуясь, что такъ скоро отдѣлался. Но не отъѣхалъ я еще и ста шаговъ, какъ услышаль за собою голосъ генерала, который кликалъ меня; я воротился.

— Здѣсь по близости находится король Неаполитанскій,—сказаль онъ мнѣ:—вы говорите по-французски, и онъ вѣрно радъ будетъ поговорить съ вами; сдѣлайте одолженіе, подождите немного; я уже послалъ адъютанта сказать ему объ васъ.

Не имъя ни малъйшаго опасенія быть долго задержану, а еще болъе взятому въ плънъ, я безотговорочно остался.

Генералъ С. слъзъ съ лошади, вошелъ въ маленькій деревянный домъ, подлѣ коего мы стояли, и просилъ меня войти вмъстъ съ нимъ, приказавъ принять мою лошадь. Вошедши разспрашивалъ про Бородинское сраженіе, про Москву, и проч.; такимъ образомъ, прошло съ полчаса. Наконецъ, воротился посланный адъютантъ и донесъ, что король занятъ и никакъ меня видѣть не можетъ. Я тотчасъ всталъ, изъявляя генералу мое сожалѣніе, что не могъ исполнить его желанія, и опять просилъ его приказать проводить меня и пропустить чрезъ передовые посты.

— Король нынче васъ видъть не можетъ,—отвъчалъ онъ,—но завтра утромъ върно захочетъ говорить съ вами останьтесь до утра; нъсколько часовъ не сдълають вамъ никакой разницы; теперь ночь, останьтесь; я даю вамъ честное слово, что завтра поутру будете вы между своими-

Я отвъчалъ, что будуть безпокоиться моимт долгимъ отсутствіемъ,—и сталъ убъдительно просить, чтобъ меня отпустили тотчасъ. —Онъ повторялъ свое, даже смъялся моей озабоченности. Нечего было дълать, я остался ночевать съ нимъ, нехотя, но успокоенный даннымъ имъ словомъ. Въ эту ночь служила мнъ шинель моя подушкой и голый полъ постелью.

Хотя и съ трудомъ, но могъ я, можетъ быть, спастись бъгствомъ, но для этого надлежало мнъ пробраться мимо несколькихъ часовыхъ у генеральской квартиры, потомъ чрезъ многолюдные биваки, гдв въ ночь сію, сл'ядовавшую за днемъ входа въ Москву, многіе не спали, а сидъли около огней, пили и разговаривали; наконецъ, должно было пройти чрезъ цень ихъ; я разчислилъ затрудненія такого препятствія и находилъ, что не имъю достаточной причины покуситься на оное. Меня бы, можеть быть, остановили, привели бы къ тому же генералу, и тогда я навелъ бы на себя справедливое подозрвніе. Меня бы могли счесть за шціона и поступить какъ съ таковымъ. Словомъ сказать, хотя впоследствіи и раскаивался я часто, что не бежаль въ эту ночь, но тогда решиться казалось мне и не благоразумно, и не нужно. Поутру, на другой день, послалъ меня генералъ С. съ своимъ адъютантомъ въ Москву, къ королю Неаполитанскому, увъряя, что тотъ же адъютантъ приведетъ меня и назадъ; сверхъ того, спросилъ: имъютъ-ли родные мои въ Москвъ домъ, и далъ нъсколько гусаръ для охраненія его. Съ ними отправился я, въвхалъ въ Серпуховскую заставу, поворотилъ направо-и чрезъ Нъмецкую слободу прівхалъ домой. Хотя непріятель заняль столицу съ вечера, но еще въ этой части города не было ни одного изъ солдать непріятельскихъ, и первыми были пришедшіе со мною. Я не думалъ еще, что нахожусь въ плъну, но не могу описать горестнаго чувства, овладъвшаго мною, особенно сравнивая оное съ окружавшими меня французами, которые по праву войны располагали всвиъ, какъ своею собственностью, пъли, веселились, торжествовали; всякое слово ихъ было для меня мученіемъ. Въ продолжение дня, прівхали отъ ген. С. повозки, которыя тотчасъ нагрузили всемъ, что нашли въ доме,

звили. Нъсколько разъ просилъ я генеральскаго гта отвести меня скоръе къ королю; онъ не спъшилъ удовлетворить просьбѣ моей, и пировалъ весь день съ нѣсколькими другими офицерами, къ нему пріѣхавшими. Я радовался приближенію ночи. Гости или хозяева мои улеглись, и я ходилъ по двору, съ нетерпѣніемъ ожидая утра, думая, что вмѣстѣ съ ночью, кончится пребываніе мое между французами. Во многихъ мѣстахъ города видны уже были сильные пожары. Гусары, которыхъ далъ генералъ для охраненія дома, не спали,—бродили по всему дому, грабили и пили...

Рано поутру 4 сентября, я разбудилъ адъютанта, и мы повхали къ королю Неаполитанскому; я на своей лошади и при саблъ, —двъ вещи, которыя доказывали что меня еще не почитали плъннымъ. —Король жилъ, кажется, въ домъ Баташова. Когда привели меня къ нему, онъ былъ занятъ, и я болъе часа дожидался въ комнатъ, наполненной адъютантами и другими офицерами, подъ его начальствомъ служащими. Меня окружили, и здъсь я опять принужденъ былъ слушать то хвастовскіе разсказы, то обидные или смъшные разсужденія ихъ на счеть русскихъ.

— Мы думали вести войну съ просвъщеннымъ народомъ, —говорили они, —а видимъ теперь, что это толпы разбойниковъ; зажгли собственную столицу...

Я замътиль имъ, что какъ бы они о поступкъ русскихъ ни думали, но сообщать мнѣ неблагопріятныя свои мысли было теперь не великодушно, потому что среди ихъ находился я одинъ русскій. Болье всьхъ прочихъ говорилъ про насъ съ злобою и даже съ ожесточеніемъ одинъ офицеръ, сидъвшій подлѣ меня на окнѣ; сколько могъ замътить я, онъ собою былъ очень хорошъ, часть лица и головы его была перевязана чернымъ платкомъ, правая нога выше колѣна также была перевязана.—Я дождался, чтобъ онъ немного успокоился, чтобы начать съ нимъ разговоръ.

 Въ какомъ дълъ были вы ранены? — спросилъ я его.

- Я раненъ быль не въ сраженін, а въ Москвъ.
- Какъ, въ Москвъ? ...

Туть онъ опять вышель изъ себя, и я съ трудомъ изъ разсказовъ его могъ, наконецъ, понять, что въ день взятія Москвы онъ находился при корол'в Неаполитанскомъ изъ числа сопровождавшихъ его и вошедшихъ съ нимъ въ Кремль, торжественно и съ музыкой. При входъ въ ворота, были они встръчены ружейными выстрълами. Это была толна вооруженныхъ жителей; выстрелы ранили несколько человекъ изъ свиты кородя. Не успъли еще французи опомниться, какъ эти отчаянные люди съ крикомъ "ура!" бросились на французовъ, -тогда-то и пострадалъ новый мой знакомый. Одинъ большой, сильный мужикъ бросился на него. удариль штыкомъ въ ногу, потомъ за ту же ногу стащилъ съ лошади, легъ на него и началъ кусать въ лицо; его старались стащить съ офицера, но это было невозможно; на немъ его и изрубили. Искусанный французъ съ негодованіемъ увіряль меня, что оть мужика пахло водкой... Быть можеть это была и правда, но не думаю, чтобы въ ту минуту сохранилъ онъ довольно хладнокровія, чтобы сдівлать такое наблюденіе...

Въ злобъ разсказа было что-то смъшное даже для товарищей его. Французы тогда принуждены были выдвинуть два орудія и выстрълить нъсколько разъ картечью; послъдніе сіи защитники Кремля всъ были побиты.

Наконецъ, меня позвали къ королю. Онъ быль одинъ въ своемъ кабинетъ и готовился куда-то ъхать. Съ полчаса говорилъ онъ со мною весьма учтиво и ласково, разспрашиваль о Бородинскомъ дълъ и о занимавшемъ ихъ тогда болъе всего вопросъ,—о причинъ Московскаго пожара и выъздъ жителей. Когда я попросилъ его приказать отпустить меня въ русскую армію, онъ съ удивленіемъ спросилъ:

— Развъ вы не плънный?.

 Нѣтъ,—отвъчалъ я.—Генералъ С. удержалъ меня только потому, чтобы представить вашему величеству.

Король приказалъ позвать адъютанта ген. С., но ему сказали, что онъ уже увхалъ.

— Я върю вамъ, — сказалъ мнъ Мюратъ: — върю, что ген. С. объщалъ отпустить васъ; но не отъ меня теперь это зависитъ: вамъ непремънно надобно переговорить съ генераломъ Бертье; я прикажу васъ проводить къ нему.

Тутъ началъ я уже опасаться, что не удастся мнъ освободиться. Адъютантъ ген. С., который одинъ могъ доказать, что я говорилъ правду, уъхалъ. Съ пожаромъ увеличивалось въ городъ ежеминутно смущеніе, безпорядокъ,—меня никто не хотълъ слушать. Но пока оставалась малъйшая надежда, надлежало стараться получить свободу.

Въ сопровождени офицера, которому поручилъ меня Мюрать, сошель я съ лъстницы на дворъ; моей лошади уже не было, ею кто-то воспользовался, и я ившкомъ долженъ быль следовать за коннымъ адъютантомъ въ Кремль... Нельзя представить себ' картину Москвы въ то время: улицы были покрыты выброшенными изъ домовъ вещами и мебелью; песни пьяныхъ солдать, крикъ грабящихъ, дерущихся между собою; во многихъ мъстахъ отъ забросанныхъ вещами улицъ, отъ дыма и огня невозможно было пройти... Пожарт, грабежь и безпорядокъ царствовали болъе всего въ рядахъ, въ городъ: тутъ множество солдать разныхъ полковъ таскали въ разныя стороны изъ горящихъ лавокъ платье, мъха, събстные припасы и проч.; казалось, что это быль разоренный муравейникъ, откуда каждый старался вынести, что ему тогда было драгоцвинве.

Въ Кремль вошелъ я чрезъ Никольскія ворота. Сенатская площадь покрыта была бумагами; изъ арсенала выдвинуты были вст орудія; гренадеры наполеоновской гвардіи ходили по площади и сидтли на большой пушкть,—они занимали внутренность арсенала. Далте, вился я верхомъ изъ города чрезъ ближнюю заставу (Лефортовскую); часъ былъ, я думаю, пятый. Отъвхавъ съ версту отъ города вправо, увидъли мы конницу, и хотя отъ насъ еще довольно далеко, но можно было различить, что тутъ была и наша, и непріятельская. Подъвхавъ еще ближе, велвлъ я казакамъ подождать меня, а самъ поскакалт къ стоящимъ вмъстъ верхомъ офицерамъ. То былъ нашъ генералъ-мајоръ Па—евъ и французскій ген. Себастіани съ своими адъютантами;— у одного изъ послъднихъ спросилъ я о предметъ разговора обоихъ генераловъ, и узналъ, что уговариваются о томъ, чтобы пропустили наши полки.

 Наша бригада отръзана, прибавилъ онъ, но насъ пропустять, и на сегодняшній день заключено перемиріе:

Въ то же время, но командъ, раздвинулась французская конница, и нашъ драгунскій и казацкій полки пошли въ интервалы. Начинало смеркаться... Я поскакалъ на то мъсто, гдъ оставилъ двухъ казаковъ своихъ.-Прівхавъ, искалъ и кликалъ ихъ, но, не находя, повхалъ весьма скоро обратно. Не прошло пяти минуть, какъ я говорилъ съ адъютантомъ генерала П., затъмъ, несмотря на сумерки, видны были еще войска наши; но французы протянули уже ночную цень свою, и когда я подъбхалъ къ ней, меня окликнули. Зная, что существуетъ перемиріе, не имълъ я причины скрывать, кто я, да къ тому же и обмануть было бы трудно, не приготовившись. Итакъ, я отвъчалъ часовому: "русскій". Въ это время подъбхаль офицерь, разставлявшій ночные посты, и сказалъ мнъ, что не можетъ пропустить меня безъ позволенія генерала.

— Поъдемъ къ нему, - отвъчалъ я.

Генераль быль недалеко и сидъль еще верхомъ, раздавая приказанія окружавшимь его офицерамъ. Дабы избавится вопросовъ, я сказаль ему, что я адъютанть генерала П. и что немного отставши, прошу я его дать

Москвѣ?—и другіе тому подобные вопросы, на которые полицейскій офицерь отвѣчаль дрожащимъ голосомъ, что онъ ничего не знаеть, а остался въ городѣ потому, что не успѣль выѣхать.

— Онъ ни въ чемъ не хочеть признаваться,—сказалъ допрашивающій,—но видно, что онъ все знаеть и остался здѣсь зажигать городъ. Отведите его и заприте вмѣстѣ съ другими.

Я старался, но тщетно, увърить, что квартальный офицеръ точно ни о какихъ мърахъ, принятыхъ правительствомъ, знать не можетъ.

 Онъ служитъ въ полиціи и върно все знаеть, отвъчали мнъ.

Несчастнаго повели и заперли въ подвалъ подъ площадкой, на которой я находился.

- Что съ нимъ будетъ? спросилъ я офицера, который его допрашивалъ.
- Онъ будеть наказанъ, какъ заслуживаеть: повъшенъ, или разстрълянъ съ прочими, которые за ту же вину съ нимъ заперты.

Этотъ странный приговоръ заставиль и меня немного призадуматься.

Пришли звать меня къ генералу Бертье. Я прошель чрезъ двѣ комнаты, наполненныя придворными и пажами въ парадныхъ мундирахъ и въ пудрѣ. Въ третьей комнатѣ встрѣтилъ меня генералъ Бертье. Не долго говорилъ онъ со мною, и объявилъ, что отпустить меня не можетъ, что два дня я пробылъ между ними, и что не взято никакихъ предосторожностей, чтобы скрыть отъ меня то, чего не надлежало мнѣ знать или видѣть.

- Я пробыль два дня,—отвъчаль я,—не по своей охоть, а поневоль, а потому надъюсь на справедливость вашу и на данное мнъ генераломъ С. честное слово.
  - Освобожденіе ваше не отъ меня зависить, —сказалъ

мив ген. Бертье; —подите и подождите немного; быть можеть захочеть васъ видвть императоръ; я доложу объ васъ.

Я вышель опять на площадку; въ Кремлѣ быль я только одинъ русскій, кромѣ запертыхъ въ подвалѣ.— Чрезъ нѣсколько времени, ударили внизу тревогу. Началась бѣготня, крикъ; офицеры всѣ сбѣжали съ лѣстницы и побѣжали на мѣсто тревоги. Я остался нѣсколько минуть одинъ,—смотрѣлъ за рѣку на пожаръ; сердце сильно билось во мнѣ, я не могъ отгадать причины тревоги, не зналъ чего мнѣ ожидать должно... Скоро отъ возвращающихся узналъ я, что загорѣлось въ арсеналѣ или Сенатѣ,— не помню,—но что саперы и другіе солдаты утушили пожаръ.

Одинъ изъ адъютантовъ ген. Бертье подошелъ ко мив:

- Слѣдуйте за мною сказалъ онъ, и сошелъ съ лъстницы. Я пошелъ за нимъ; онъ остановился у дверей церкви Спаса на Бору, и просилъ войти въ нее.
- Вы не долго будете здъсь дожидаться; подождите немного, за вами тотчасъ придуть.
- Да что ръшилъ обо мнъ ген. Бертье, отпустять ли меня?

Не давъ мнѣ на это никакого отвѣта, онъ вышелъ, заперъ за собой тяжелую желѣзную дверь, задвинулъ толстую задвижку, наложилъ замокъ, повернулъ ключъ, и ушелъ...

Оставшись одинъ, я пришелъ въ отчаяніе; теряя надежду избъгнуть плъна, находился я въ мучительнъйшемъ положеніи; однако-же, утвшался тъмъ, что по крайней мъръ не заперли меня въ подвалъ... Пробывъ нъсколько часовъ въ церкви и видя, что за мною никто не приходитъ, пришло мнъ въ голову, что обо мнъ забыли. Я не ошибся: цълый день пробылъ я въ горестномъ ожиданіи,—никто не подходилъ и къ двери... Съ самаго утра былъ я на ногахъ, много ходилъ, ничего не влъ, и хотя голода не чувствовалъ, но нрав-

ственная и тълесная слабость овладъли мною,—я былъ въ какомъ-то томительномъ, тяжеломъ безнамятствъ... Насталъ вечеръ, наступила и ночь; я лежалъ на каменномъ полу... Заръчный пожаръ чрезъ окно освъщалъ внутренность церкви. Тънь старинныхъ желъзныхъ ръшетокъ падала на полъ; вокругъ меня все утихло; слышенъ былъ только глухой, дальній шумъ пожара и сигналы часовыхъ. Я не спалъ и не бодрствовалъ; отъ происшествій прошлаго дня, казалось, все существо мое находилось въ какомъ-то онъмъніи... Никогда еще не были такъ разстроены мои чувства, и мнъ некому было сообщить своихъ впечатлъній...

Настало утро, но не принесло никакой перемъны въ моемъ положеніи. Начали около церкви бъгать, шумъть, и сквозь крикъ и шумъ могъ я догадаться, что дъло идеть опять о пожаръ: въроятно, загорълись дрова, которыхъ складено было у церкви большое количество. Часу въ десятомъ (5-го сентября), услышалъ я стукъ скоро проъзжающихъ повозокъ; послъ узналъ я, что то были наполеоновы экипажи,—онъ уъхалъ изъ Кремля въ Петровскій дворецъ.

Судя по времени, было за полночь, когда подошли къ церкви нъсколько человъкъ. Долго шевелили замкомъ, стараясь отворить; наконецъ, сняли замокъ; дверь отворилась; я тогда лежалъ на полу. Въ церковь вошло человъкъ десять гвардейскихъ саперъ и унтеръ-офицеръ. Думая войти въ пустое зданіе, они очень удивились, увидя меня.

- Здорово, товарищь, —сказаль со смѣхомъ старый, усатый унтеръ-офицеръ; —вставай; ты, я думаю, довольно належался, —уступи-ка намъ мѣсто. Да какъ ты залѣзъ сюда и что здѣсь дѣлаешь?
- Мив должно спросить,—отвъчалъ я,—что хотите со мною сдълать? Воть вторыя сутки, какъ я здъсь запертъ и видно намърены меня сжечь или уморить съ голоду...

Туть подошель офицерь.

 Мы нашли въ церкви русскаго, г. капитанъ; что прикажете съ нимъ дълать? – спросилъ унт.-офицеръ.

Не входя въ дальнія толкованія, капитанъ отвѣтилъ:— Заприте его вмѣстѣ съ другими подъ крыльцомъ.

Предъ тъмъ, думалъ я о смерти; можетъ быть, и желалъ ея; теперь же, когда увидълъ ее ближе, — поступилъ какъ въ баснъ дровосъкъ, ее призывавшій. Угрожающая опасность придала мнъ силъ: я вскочилъ и выбъжалъ къ офицеру.

- Куда приказываете вы вести меня?—сказаль я ему съ жаромъ,—съ какими людьми хотите вы меня запереть? Я знаю, въ чемъ вы ихъ обвиняете, знаю, къ чему и присуждены они. По какому праву хотите и со мною то сдълать? Я остановленъ за городомъ, во время перемирія, и до сихъ поръ не почитаю себя въ плѣну. Вы видите,—прибавилъ я, указывая на саблю,—что мнѣ оставлено и оружіе.
- Извините, милостивый государь,—сказалъ капитанъ очень учтиво,—я ошибся (c'est un quiproquo).
- Однако же, —отвъчаль я, —ошибка эта стоила бы мнъ жизни, если бы я не услыхалъ приказанія вашего, или не поняль бы его.
- Тогда было бы несчастіе,—сказаль онъ.—Теперь, пойду спросить, куда прикажуть вась отвести.

Я остался въ церкви съ солдатами старой Наполеоновой гвардіи. Если бы я былъ въ другомъ расположеніи, то, конечно, разговоръ ихъ между собою и со
мною весьма бы меня занялъ. Нельзя придумать всѣхъ
странныхъ вопросовъ, которые они мнѣ дѣлали на
счетъ русскихъ, пожара и проч. Многіе не хотѣли вѣрить, что я русскій! Другіе, забывая, что городъ пустъ,
увѣряли, что я оставленъ для возмущенія противъ
нихъ народа. Толковали о политикѣ, дѣлали разныя
предположенія объ окончаніи войны, изъ которыхъ,
однако же, ни одно потомъ не исполнилось. Вообще,
обходились они со мною ласково, и когда начали обѣ-

дать, то пригласили и меня. Объдъ состояль изъгусто сваренной перловой крупы, хлъба и сыру; потомъ, принесли боченокъ краснаго вина.

Наконецъ, капитанъ возвратился въ церковь. Я и французы лежали на разостланныхъ плащахъ.

— Васъ приказано отвести къ принцу Экмюльскому; тамъ рѣшится судьба ваша. Вотъ проводникъ,—сказалъ капитанъ, указывая на коннаго гвардейскаго жандарма, стоявшаго верхомъ у дверей.

Туть сдаль онъ меня жандарму, а я опять долженъ быль скорыми шагами следовать за жандармскою лошадью. Проводникъ мой не твердо еще зналъ московскія улицы, а я не зналъ, гдъ живеть Даву. Онъ повелъ меня изъ Боровицкихъ воротъ направо, и долго кружилъ по разнымъ улицамъ. Многихъ изъ нихъ не могъ я узнать. - такъ обезображены уже были онв пожаромъ: гдъ были деревянные дома, остались только однъ печныя трубы, -- и въ курящихся остаткахъ искали добычи тв, которые не успъли грабить дома прежде пожара. Я не встрътилъ ни одного русскаго: вездъ попадались навьюченные французскіе солдаты; отъ смрада и дыма, съ трудомъ можно было дышать. Наконецъ, жандармъ, который какъ будто съ намфреніемъ хотель показать мнв всю Москву, привель меня на Дввичье поле, среди коего бивакировалъ пъхотный полкъ. Туть жиль Даву; туть ожидала меня странная и непредвидънная сцена.

Даву занималь домъ близъ монастыря; адъютантъ его принялъ меня отъ жандарма, и доложивъ обо мнъ генералу, ввелъ въ большую комнату. У окошка, противъ двери, въ которую я вошелъ, сидълъ Даву ко мнъ спиною и что-то писалъ. Я остановился посреди комнаты и стоялъ нъсколько минутъ; онъ не оглядывался. Наконецъ, строгимъ, грубымъ голосомъ началъ разговоръ, все не смотря на меня:

<sup>-</sup> Кто вы?

- Русскій офицеръ.
- Парламентеръ?
- Нъть.
- Такъ плънный?
- Нъты! Меня остановили за городомъ въ день взятія Москвы, на аванпостахъ генер. Себастіани, во время перемирія, и генераль объщаль отпустить меня; но я быль задержань,—и до сихъ поръ не могу добиться свободы, хотя быль остановлень противъ всякаго права войны.

Даву съ нетеривніемъ перебилъ річь мою.

- Что вы толкуете мнѣ о перемиріи? Что за перемиріе, когда въ городѣ по насъ стрѣляли? Вы взяты въ плѣнъ по всей справедливости, и должны въ плѣну и остаться.
- Я не могу отвъчать за поступки нъсколькихъ жителей; если вы меня не отпустите, то поступите несправедливо.
- Молчите!—закричаль онъ, и пристально взглянувъ на меня, сказалъ:—Ба! да я васъ знаю!
- Не думаю, генералъ; я впервые имъю честь васъ вилъть.
- Не запирайтесь! Вамъ меня обмануть не удастся, вы уже были разъ взяты въ плѣнь подъ Смоленскомъ и бъжали. Но вы увидите, какъ мы поступаемъ съ людьми, которые по въсколько разъ отдаются въ плѣнъ и уходять! Во второй разъ не уйдете!—и оборотясь къ адъютанту, прибавилъ весьма хладнокровно:—Прикажите призвать унтеръ-офицера и четырехъ рядовыхъ, чтобъ разстрѣлять этого офицера.

Адъютантъ вышелъ.

- Я увъряю васъ честію, генераль, что въ первый разъ нахожусь въ армін вашей, и вижу, что и одного раза слишкомъ много. Надобно думать, что я имъю съ къмъ нибудь другимъ несчастное для меня сходство.
  - Не трудитесь увърять меня, трудъ напрасный!

Не переувърите! (Всъ ръчи генер. Даву приправлены были самыми выразительными словами солдатскаго словаря).

Онъ всталъ, повелъ меня въ другую комнату и началъ дѣлать множество вопросовъ, совершенно лишнихъ, потому что зналъ на нихъ отвѣты лучше меня; показалъ мнѣ подробную рисованную карту окрестностей Москвы, верстъ на 30 въ окружности. Имена написаны были по французски и карта, хотя наскоро начерченная, была хороша.—Думая о томъ, чѣмъ долженъ кончиться для меня этотъ разговоръ, я не принималъ въ немъ большого участія. Генералъ Даву, замѣтя мою разсѣянность, кончилъ вопросы свои слѣдующею рѣчью:

— Теперь люди, я думаю, уже готовы, — подите, и вы увидите, какой имъють со мною успъхъ такія хитрости, какія употреблены вами.

Я опять всёми силами старался увёрить, что не я быль взять въ плёнъ подъ Смоленскомъ. Но увёренія не доказательства, а доказать мнё было невозможно. Досадуя на свое лицо, согласился бы я промънять его на самое уродливое, лишь бы не было оно сходно сътёмъ, которое имёлъ попавшійся въ плёнъ подъ Смоленскомъ русскій офицеръ,—и видя неудачу своихъ намёреній, готовился я уже идти дать разстрёлять себя, какъ вдругъ пришла въ голову генерала счастливая мысль, и онъ сказаль:

— Постойте немного,—увъренія ваши ни мало меня не убъждають. Я твердо знаю, что взяты были въ плънъ подъ Смоленскомъ вы, а никто другой, но хочу, предътьмъ, какъ васъ разстръляють, изобличить васъ еще во лжи. Я велю позвать того адъютанта, который находился при мнъ въ Смоленскъ;—онъ върно также узнаетъ васъ.

Генералъ Даву, казалось, боялся, чтобы я не приписалъ человъколюбію пришедшую ему мысль.

Явился адъютантъ. Въ рукахъ, или лучше сказать

въ глазахъ его, была теперь моя участь. Жизнь моя зависъла отъ расположенія его потакать своему генералу, который тотчасъ сказалъ ему:

— Посмотрите на этого человъка: не тоть ли это, который подъ Смоленскомъ быль взять, и ночью бъжаль оть насъ?

Мнѣ хотѣлось сдѣлать какую-нибудь гримасу, но я боялся тѣмъ еще болѣе придать лицу моему сходства. Адъютантъ пристально вглядывался въ меня со всѣхъ сторонъ.

— Нътъ, — сказалъ онъ, наконецъ, генералу, — не думаю, чтобы это былъ тотъ же; тотъ былъ немного выше и старъе.

Гора свалилась съ плечъ моихъ.

— Вы обязаны адъютанту моему, сказаль Даву; безъ него, право, не миновали бы вы пули; теперь, подите, васъ отведуть къ товарищамъ.

Я вышель, видя, что протестовать противъ плъна было бы уже туть совсъмъ неумъстно.

Унтеръ-офицеръ, коему поручено было отвести меня въ депо плънныхъ, пользуясь обычаемъ, принятымъ въ такихъ случаяхъ, взялъ у меня саблю и нъсколько бывшихъ со мною червонцевъ. Депо было на Дъвичьемъ полъ, въ недостроенномъ деревянномъ домъ, окруженномъ часовыми. Я съ нетерпъніемъ желалъ видъть плънныхъ товарищей, надъясь найти въ нихъ нъкоторое утъшеніе. Но не вполнъ исполнилась моя надежда, и были минуты, когда, находясь между ними, я жалълъ о томъ времени, какъ былъ я запертъ одинъвъ церкви Спаса на Бору.....

Въ небольшой комнатъ того деревяннаго дома собрали французы человъкъ тридцать разнаго званія людей; въ числъ ихъ не было ни одного военнаго; большая часть были служащіе въ разныхъ присутственныхъ мъстахъ столицы. Предполагая увидъть русскихъ, угнетенныхъ положеніемъ своимъ, чувствующихъ оное

вполнъ, какъ удивился я, когда, по приближении къ дому, безпорядочный шумъ и даже пъсни увъдомили меня о мъстъ пребыванія соотечественниковъ, съ которыми впередъ надлежало мнъ дълить свою участь. Новыя горчайшія мысли присоединились къ тъмъ, коими была наполнена душа моя, и несмотря на ту непреодолимую надобность, которая въ несчастіи заставляетъ всякаго человъка искать кого-нибудь, кому бы повърить свои чувства, не нашелъ я ни одного изъ тъхъ плънвыхъ, который бы внушилъ мнъ малъйшую довъренность; нъкоторые, съумъвъ сохранить свою деньгу и покупая водку у караульныхъ солдатъ, часто употребляли оную безъ умъренности....

Въ семъ обществъ пробылъ я десять дней, одинъ на другой совершенно схожихъ. Поутру раздавали намъ хлъбъ, каждому около фунта; нъсколько разъ случалось, однако же, что проходилъ день и безъ раздачи. Раза два въ это время давали намъ и говядину, за которой должно было ходить самимъ довольно далеко, въ сопровождени конвойныхъ солдать. Не имъя никакой посуды для варенія пищи, мы пекли говядину на бивачныхъ огняхъ нашей стражи, и вли безъ соли,иногда намъ удавалось промънивать у солдать сырое мясо на вареное. Когда бивакирующіе на Дъвичьемъ полъ солдаты доставали для себя скоть, то я и нъсколько человъкъ другихъ русскихъ ходили къ нимъ чтобы его убивать, сдирать кожу, словомъ, исправлять мясничное ремесло... За трудъ этотъ отдавали намъ французы внутренности и другія части скота, которыя имъ не годились. Въ комнатъ, гдъ мы жили, не только не было ни стула, ни стола, но намъ не дали даже и соломы для постели. На мъсто оной, наносили мы, каждый для себя, изъ сада, принадлежащаго дому, упавшій тогда листь съ деревьевъ, а какъ въ комнать было твсно, то поневолв служили мы одинъ другому изголовьемъ... Часто цълыя ночи проводилъ я у окна; смотрълъ на огненныя зарева отъ отдаленныхъ пожаровъ и мысленно слъдовалъ за арміей, о которой съ перваго дня моего плъна я ничего не слыхалъ...

На одиннадцатый или двънадцатый день нашего заточенія, вошель къ намъ французскій пъхотный офицерь и объявиль, что ему поручено на другой день вести насъ въ Смоленскъ, и чтобы мы рано поутру были готовы къ походу. Предупрежденіе почти лишнее, такъ какъ намъ готовиться къ походу было нечего: платье, которое было на насъ, было единственнымъ нашимъ имуществомъ, но выступленію изъ Москвы почти всё мы были рады. Всякая перемъна въ положеніи нашемъ казалась улучшеніемъ...

Въ тоть же день, къ вечеру, пришелъ опять офицеръ для составленія намъ списка по чинамъ: всё штатскіе чиновники внесены были въ списокъ соотвътствующими военными чинами, а потому и сдълался я прапорщикъ, младшимъ изъ всего общества.

На другой день, 16-го или 17-го сентября, на разсвътъ, пришелъ тотъ же офицеръ. Провожая насъ, сдълали перекличку и роздали хлъба каждому фунта по три, сказавъ прежде въ предосторожность, что такъ какъ неизвъстно, гдъ и когда раздадутъ намъ опять хлъбъ, то чтобы мы его берегли.

Не выходя еще изъ города, присоединился къ намъ плънный полковникъ Ф. М., счастливымъ случаемъ попавшійся въ руки французскаго офицера, который оставилъ ему не только всъ вещи, но даже и экипажъ. 
Полковникъ Ф. М. ъхалъ въ бричкъ, запряженной парой. Здъсь почитаю я обязанностью изъявить благодарность мою этому офицеру, удълявшему мнъ иногда отъ
имъющихся у него съъстныхъ припасовъ, и иногда
сажавшаго меня съ собою въ бричку, безъ чего, въроятно, претерпълъ бы я участь многихъ товарищей... По-

стояннымъ спутникомъ ему въ бричкѣ былъ кн. Визакуръ, который велъ себя во все время несчастнаго похода нашего столь странно, что въ продолжение всего моего повъствования я намъренъ хранить о немъ глубочайшее молчание...

Улицы отъ Дъвичьяго поля до заставы покрыты были обгоръльми бревнами, всякаго рода обломками, многія мъста еще курились, кое-гдъ видны были и мертвыя тъла;—все вмъстъ представляло картину ужаснъйшаго разоренія...

Тотчасъ по выходъ изъ Москвы, которую покинулъ я съ чувствомъ прискорбія и сожальнія, хотя нъкоторымъ образомъ и радъ былъ отъ нея удалиться, -- за заставой дожидалась насъ колонна нашихъ же плънныхъ солдать съ сильнымъ конвоемъ. Утвшительно и вмъсть больно было встрътиться съ плънными нашими воинами... Вся колонна состояла слишкомъ изъ тысячи человъкъ, но и тутъ, какъ и между офицерами, не всъ были военные и многіе понапрасну д'влили съ нами горькую участь... Въ солдатской колонив много было купцовъ и крестьянъ, французы, ссылаясь на ихъ бороды, увъряли меня что это казаки... Тутъ были и дворовые люди, и даже лакеи въ ливреяхъ, которые, по мнънію провожающихъ насъ французовъ, были также переодътыми солдатами. Одинъ изъ конвойныхъ солдать требоваль моихъ сапогъ, показывая мнв свои раводранные. Я, разумъется, отдалъ ихъ ему добровольно, избъжавъ тъмъ грубости или насилія. Идучи босыми ногами по кръпко замерзшей грязи, я скоро почувствовалъ сильную боль въ ногахъ, которая постоянно увеличивалась вивств съ опухолью. Несколько версть за Москвою встретились намъ два мужика. Одинъ изъ нихъ несъ за спиной запасные лапти, и уступилъ ихъ мнъ за кусокъ хлъба. Счастливый пріобрътеніемъ симъ, догналъ я голову колонны и шелъ нъкоторое время близъ французскаго офицера. Вдругъ, въ нъсколькихъ

шагахъ позади насъ раздался ружейный выстрълъ, на который не обратилъ я сначала вниманія, думая, что причиною тому неосторожность какого-нибудь конвойнаго солдата. Вслъдъ за выстръломъ, подошелъ къ офицеру унтеръ-офицеръ, донесъ, что пристрълилъ одного изъ плънныхъ—и возвратился въ свое мъсто. Я не върилъ ушамъ своимъ, и просилъ офицера объяснить мнъ слышанное мною.

— Я имъю письменное повелъніе, —сказаль онъ мнъ съ въжливостію, —пристръливать плънныхъ, которые отъ усталости, или по другой причинъ, отстануть отъ хвоста колонны болъе пятидесяти шаговъ... На это дано конвойнымъ приказаніе однажды навсегда. Касательно же офицеровъ, —прибавилъ онъ, — такъ какъ число ихъ не слишкомъ значительно, то велъно мнъ ихъ, пристръливши, хоронить.

Сіи послѣднія слова были, кажется, сказаны имъ изъ какой-то странной учтивости, и нѣкоторымъ образомъ, мнѣ лично въ утѣшеніе. Я отвѣчалъ ему, что судя о товарищахъ своихъ по себѣ, не думаю я, чтобы кто-нибудь изъ насъ сталъ настаивать на исполненіи той части его обязанности, которая относилась до похоронъ, и объявилъ ему отъ имени всѣхъ, что мы избавляемъ его отъ лишняго сего труда... Признаюсь, что открытіе, имъ мнѣ сдѣланное, не совсѣмъ мнѣ нравилось, ибо боль въ ногахъ напоминала мнѣ о возможности быть разстрѣляну....

- Что могло быть причиною жестокаго повельнія, вами исполняемаго?—спросиль я офицера. Не лучше-ли не брать въ плънъ, чъмъ, взявши, разстръливать? И какъ хотите вы требовать отъ людей голодныхъ, чтобы они шли, не отставая одинъ отъ другого?
- Все это правда, отвъчалъ онъ, но начальство приняло сію мъру для избъжанія того, чтобы отставшіе плънные, отдохнувши, не стали тревожить насъ. Впрочемъ, вы сами тому причиною: больныхъ оставлять

негдъ, госпиталей нъть, вы сожгли и города, и деревни.

Послѣ похода, продолжавшагося нѣсколько часовъ, былъ сдѣланъ привалъ, непохожій на привалы, дѣлаемые войсками: веселыхъ разговоровъ не было слышно, ни варить, ни ѣсть было намъ нечего; всякій берегъ свой хлѣбъ для послѣдней минуты,—а огня развести также не хотѣлъ никто: для этого надлежало бы илти за дровами, силы были для насъ еще дороже пищи, жизнь зависѣла отъ ногъ, и всякій шагъ могъ для будущаго времени пригодиться. Въ молчаніи полежали мы на голой, мерзлой землѣ, и когда встали, чтобы идти далѣе, то на мѣстѣ привала остались изъ солдать двое мертвыхъ, которыхъ, однако же, для вѣрности, все-таки велѣно было пристрѣлить...

Хотя мы шли цѣлый день, но переходъ сдѣлали небольшой, ибо тащились весьма тихо, и гдѣ застала насъ ночь, тамъ и остановились, своротивъ съ дороги на поле. Въ продолженіе дня, пристрѣлено было 6 или 7 человѣкъ, въ числѣ которыхъ одинъ изъ штатскихъ чиновниковъ. Собравши плѣнныхъ въ толпу или кучу, развели французы для себя огни и разставили вокругъ насъ довольное число часовыхъ, а мы должны были согрѣваться, ложась одинъ къ другому какъ можно ближе. Я боялся спать, чтобы во время сна не отморозить ногъ,—часто вставалъ и ходилъ, стараясь разогрѣться \*).

Рано утромъ, пошли мы опять въ походъ. Не могу описывать странствованія нашего по днямъ; тогда не вель я журнала, и помню только главныя изъ происшествій. Такъ какъ ночью удавалось намъ хотя немного отдыхать, то утромъ шли мы довольно хорошо, и обык-

<sup>\*)</sup> Следуеть заметить, что все эти ужасы и страданія выпали на долю В. А. Перовскаго въ то время, когда онъ имель всего 18-ть леть!..

И. З.

новенно только по прошествіи н'всколькихъ часовъ ходьбы начинали раздаваться ужасные выстрелы, лишавшіе насъ товарищей... Иногда слышали мы ихъ до пятнадцати въ день и болъе. Конвой перемънялся почти черезъ день, но образъ обхожденія съ нами былъ всегда одинаковъ. Смъняющійся офицеръ давалъ нужныя нато наставленія своему преемнику, и мы не примічали даже перемъны нашихъ спутниковъ. День ото дня ставовился походъ отъ холода и голода тяжелъе и число умирающихъ и пристръливаемыхъ-значительнъе. Несчастный пленный, чувствуя, что силы его покидають, отставалъ понемногу, прошался съ товаришами, всв проходили мимо его, конвойный солдать одинъ оставался при немъ, - пристръливалъ его, и догонялъ потомъ коловну, заряжая свое ружье. Мев случилось разъ видъть стараго солдата, упавшаго на дорогъ отъ усталости. Французъ, оставшійся, чтобы пристрълить его, три раза прикладываль дуло своего ружья къ головъ русскаго, три раза спускалъ курокъ, ружье осъкалось! Наконецъ, ушелъ онъ, и прислалъ другого, у котораго ружье было исправнъе!...

Иногда плънные, предчувствуя свою участь, видя вдали на дорогъ церковь, старались дотащиться до нея, становились по нъсколько рядомъ у дверей на паперти, молились,—и ихъ застръливали...

Всякій день число плінных уменьшалось... Когда колонна была еще многолюдніве, то впечатлініе, при виді умирающаго товарища, не такъ сильно на меня дійствовало; но когда осталось насъ столько, что могъ каждый знать другь друга въ лицо, то гораздо боліве трогала меня потеря товарищей,—и моя очередь, казалось, приближалась ежеминутно. Не надо думать, однако-же, что опасеніе смерти было мучительно въ моемъ положеніи: къ счастію, привязанность къ жизни ослабіваеть вмість съ физическими силами... Больной, страдавшій долго оть тяжкой болівни, різдко видить

приближеніе смерти съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ смотритъ на нее въ состояніи здоровья. Я не жалѣлъ покинуть жизнь; мнѣ было только больно думать, что я умру, и не буду имѣть не только ни родного, ни друга, который бы принялъ послъдній мой вздохъ, но что даже и тѣ, которые будутъ свидѣтелями моей смерти, забудутъ меня, какъ скоро отойдутъ довольно далеко, чтобы не видать моего тѣла...

Скоро хлѣбъ нашъ весь вышелъ. Тѣ, которые сохранили его еще немного, прятали его отъ другихъ. На походѣ искали мы пищи въ пеплѣ сгорѣвшихъ деревень и въ давно опустошенныхъ уже огородахъ. Все было хорошо, что могло хотя на время утолить голодъ. Никогда не забуду, съ какимъ удовольствіемъ съѣлъ я найденную мною въ кучѣ сора луковицу. Однажды нашли мы нѣсколько неубранной конопли, которую, собравши, сварили и употребили въ пищу. Мясо мертвыхъ, давно убитыхъ лошадей, сдѣлалось, наконецъ, единственною нашею пищею. Почернѣвшее отъ времени и морозовъ, оно было вредно для здоровья, особенно же потому, что ѣли мы его безъ соли и полусырое. Блѣдные, въ лоскутьяхъ, безъ обуви,—представляли илѣнные картину ужасную и отвратительную!..

Такимъ образомъ, дошли мы до поля Бородинскаго сраженія. Мертвыя тѣла людей и убитыя лошади были еще не прибраны... Отъ большой дороги влѣво, все пространство, какъ далеко могло простираться зрѣніе, покрыто было мертвыми тѣлами людей и лошадей... Большая часть труповъ были безъ одежды. Терпящіе нужду въ оной французскіе солдаты искали ее на мертвомъ товарищѣ или непріятелѣ. Я давно уже страдалъ ужасною болью въ ногахъ,—отъ Москвы шелъ я безъ сапогъ по крѣпко замерзшей грязи. Отъ колѣнъ и до подошвы были ноги мои въ ранахъ,—и я прибъгнулъ къ слѣдующему способу: примъривъ нѣсколько сапогъ, снятыхъ самимъ мною и не найдя ни одного по своей

ногъ, я долженъ былъ довольствоваться \*).

...Уже около полутора года, какъ находился я въ плъну. Въ первыхъ числахъ февраля 1814-го года, былъ я вмъстъ съ другими плънными въ Орлеанъ. Два дня пробыли мы тамъ на мъстъ, на третій повели насъ далъе, вдоль прекраснаго берега Луары. 9-го числа поутру, выступили мы изъ Орлеана, и передъ выходомъ нашимъ слышалъ я отъ жителей, что въ скоромъ времени ожидаютъ въ окрестностяхъ города непріятельскихъ, т. е. нашихъ войскъ.

На переходъ въ городокъ Божанси, въ 6 французскихъ миляхъ (25 верстъ) отъ Орлеана и почти предъ вступленіемъ въ оный, узнали мы, что казаки появились у Орлеана. Тотчасъ же предложилъ я товарищу моему С. воротиться въ Орлеанъ и стараться пробраться въ нашу армію. Тогда не могли мы еще отгадать, долго-ли намъ быть въ плену и какой конецъ будуть иметь дъйствія войскъ нашихъ во Франціи. С. охотно принялъ предложение мое; время было дорого. Пришли въ Божанси, открыли нам'вреніе наше н'вкоторымъ изъ товарищей, и просили ихъ скрыть побъгъ нашъ въ продолжение нъсколькихъ дней. Простились, и пошли обратно въ Орлеанъ, не давъ себъ времени и отдохнуть. Дни были короткіе, и когда пустились мы въ путь, то уже смерклось.-С. говорилъ по французски худо, но говорить любиль; -я взяль его съ твмъ, чтобы во всю дорогу онъ не говорилъ ни съ къмъ ни слова. У меня въ карманъ было 300 франковъ, на которые я надъядся нанять проводника, который-бы провель насъ до Ордеана проселочными дорогами. Большая же дорога была уже намъ извъстна, - шла все по крутому берегу ръки среди виноградниковъ. По ней вышли мы изъ Божанси и

<sup>\*)</sup> На этомъ мъсть рукопись обрывается. Дальнъйшій разсказъ описываеть плънъ уже во Франціи.

вскорѣ повстрѣчались съ двумя конными жандармами. Однако же, послѣ нѣкоторыхъ вопросовъ, на которые отвѣчалъ я смѣло, пропустили они насъ. Послѣ этой встрѣчи, сталъ я опасаться вторичной, и почувствовалъ еще болѣе надобности имѣть проводника. Къ счастію, идя очень скоро, обогнали мы одного молодого крестьянина, съ которымъ вступилъ я тотчасъ въ разговоръ, и примѣтя, что онъ почитаетъ насъ за бѣглыхъ конскриптовъ, вывелъ я его изъ заблужденія, открылся ему и далъ 150 фр., съ тѣмъ, чтобы онъ показалъ намъ дорогу проселками до Орлеана, и обѣщалъ ему еще столько же, если доведетъ насъ счастливо до русскихъ. Уговорились—и пошли: крестьянинъ впереди, С., и я за нимъ. Мы не шли,—бѣжали. До разсвѣта должно было намъ достичь русскихъ, или быть пойманными.

Окрестности Орлеана весьма населены. Деревни одна подлъ другой, и вездъ національная гвардія содержала караулы, при въвздахъ и на улицахъ. Несколько разъ окликали насъ; вездъ отвъчалъ проводникъ-и насъ пропускали. Въ одной изъ деревень караульный унтеръофицеръ вышелъ съ фонаремъ на улицу, пристально осмотрълъ насъ, однако-же не задержалъ. Погода была дурная; выцало довольно много снъгу и идти было очень трудно; мы оба устали, но нечего было дълать; отдохнуть негдъ, да и нельзя было. С. такъ усталъ, что почти спалъ на ходу и часто падалъ, - наконецъ, совершенно отказался идти далве; до Орлеана оставалось еще верстъ восемь. Въ первой деревит, которая попалась намъ на дорогъ, мы ръшились остановиться хотя на часъ и подкръпить силы. Въ намъреніи семъ, стучались мы у нъсколькихъ домовъ: въ иныхъ намъ не отвъчали, хозяева другихъ изъ окошка отказывались впустить насъ, иные даже угрожали бросать въ насъ каменьями, если тотчасъ-же не отойдемъ. Нечего было дълать! Подосадовали, и пошли далъе. Жители деревень близъ Орлеана боялись тогда своихъ мародеровъ

и нашихъ казаковъ, и страхъ этотъ былъ причиною ихъ негостепріимства. Признаюсь, что и мнѣ нуженъ быль отдыхъ, но имѣя въ виду скорое освобожденіе, не трудно было рѣшиться на все! Долго тащились мы еще въ молчаніи, прерываемомъ только частыми вопросами проводнику:—далеко ли еще до Орлеана?...

Наконецъ, начало уже разсвътать, и мы взошли на возвышеніе, покрытое виноградникомъ. Здъсь показалъ намъ проводникъ въ весьма близкомъ разстояніи Орлеанъ, —такъ близко, что мы могли различить догарающіе фонари на прекрасномъ мосту черезъ Луару въ самомъ городъ. Въ сторонъ, подалъе, мелькали въ полъ огни, —показывая на нихъ, нашъ проводникъ сказалъ: — "тамъ русскіе. Я болъе вамъ не нуженъ; идите спокойно по этой тропинкъ; скоро, конечно, вы встрътите вашихъ. Прощайте, желаю вамъ всякаго счастія!"

Я далъ ему остальные 150 франковъ, и мы разстались.

Надобно быть въ плѣну и вытерпѣть то, что я вытерпѣлъ, чтобы понять чувство надежды—быть, чрезъ нѣсколько минуть, среди соотечественниковъ и на свободѣ!... С. и я торжествовали, весело обнялись, поздравили другъ друга, забыли усталость и пошли бодрѣе. Но недолго продолжалась радость наша! Шаговъ сто отъ того мѣста, гдѣ мы предавались такой пріятной надеждѣ, по той же тропинкѣ, которая должна была привести насъ на биваки русскихъ, наткнулись мы на французскій пикетъ!... Пять человѣкъ стояли въ нѣсколькихъ шагахъ оть насъ, опершись на ружья. Они пасъ видѣли.

- Что дълать? сказаль С.
- Не останавливайся, —отвъчалъ я, —пойдемъ впередъ, болъе дълать нечего; можетъ быть, и удастся еще пройти.

Подходя къ никету, я говорилъ сколько могъ хладнокровно, какъ будто продолжая съ С. разговоръ и не примъчая стоящихъ на дорогъ солдатъ. Но когда я поравнялся съ ними, то одинъ остановилъ меня за платье.

- Куда идете?
- Въ Орлеанъ.
- У Орлеана русскіе.
- Такъ что-же, я иду къ себѣ; въ Орлеанѣ мой домъ.
  - Покажите паспортъ, или пропускной билетъ.
- Я всегда ходилъ безъ паспорта и безъ билета;
   надъюсь, что и теперь пройду,—и пошелъ далъе.
  - Останови ихъ, —закричалъ унтеръ-офицеръ.
     Я самъ остановился.
  - Отведите ихъ въ деревню къ офицеру.
     Насъ повели.
- Теперь, брать, нъть надежды, —сказаль я С. —Русскихъ намъ на этотъ разъ не видать; надо лишь стараться не быть признанными за бъглыхъ плънныхъ, и на это есть одинъ только способъ: плънные проведены по этой дорогъ изъ Орлеана третьяго дня; скажемъ, что мы отстали, что ты оставался больнымъ въ деревнъ (я назову такую, которая уже занята русскими, чтобы не пошли справляться), и что теперь догоняемъ плънныхъ своихъ товарищей. Теперь можемъ мы говорить по русски.

Насъ привели въ караульню къ спящему офицеру, и къ счастію, приведшій насъ солдать не остался при допросъ. Караульный офицерь сперва думаль, что мы только что взяты въ плънь на аванпостахь, и не хотъль върить, когда я сказаль ему, что я уже болье года въ плъну, взять подъ Москвою, а С. подъ Лейпцигомъ. Я разсказаль ему выдуманную нами басню, которой онъ, однако-же, не повъриль; да и повърить, правда, было трудно... Въ углу той же комнаты было нъсколько человъкъ бъжавшихъ и пойманныхъ въ ту-же ночь англичанъ и испанцевъ, а потому и былъ

я очень радъ, когда офицеръ далъ приказаніе вести насъ по дорогъ въ Божанси и въ первомъ селеніи

представить мэру.

Отдаляясь отъ мъста, гдв мы были пойманы, мы сознавали, что легче дать правдоподобный обороть моему разсказу. Къ тому же, не только С., но и я сдълались въ самомъ дълъ похожи на больныхъ. Я не помню, чтобъ я когда либо изнурился, какъ въ несчастную эту ночь. Когда мы проходили ту деревню, въ которой ночью выходиль унтеръ-офицеръ съ фонаремъ насъ осматривать, то тотъ-же унтеръ-офицеръ стоядъ у дверей караульни-и узналъ насъ. Однако-же, я отперся, и увърялъ его, что я еще никогда не проходилъ по этой дорогъ. Тутъ помогло мнв то, что замътливый, но не очень бойкій унт.-офицеръ находился въ нъкоторомъ сомнъніи: ночью видъль онъ троихъ, а теперь было насъ только двое...

Наконецъ, привели насъ въ селеніе, коего имени теперь не упомню, и прямо къ мэру. На дворъ стояла цъпь скованныхъ арестантовъ, готовыхъ къ отправленію и С. туть увърялъ меня, что видить два сбереженныхъ для насъ мъста, которыхъ, однако-же, мы не заняли. Какъ скоро я увидълъ мэра, то началъ жаловаться на худое съ нами обращение, показывалъ на больного С. и требовалъ настоятельно подводы, чтобы догнать скорве плънныхъ. Мэръ быль пожилой человъкъ, весьма привлекательной наружности, и я отдаю ему полную признательность: я увъренъ, что онъ принялъ насъ за бытлыхь пленныхъ, но не хотель вредить намъ, и притворяясь, что намъ въритъ, велълъ дать намъ подводу пмить насъ.

пая крестьянская телёга, въ холодъ и снёгъ, в намъ, послъ прошлой ночи, роскошною поім спали до перваго м'вста, гдв надлежало ъ подводу, которую дали безпрепятственно по негдѣ, госпиталей нѣть, вы сожгли и города, и деревни.

Послѣ похода, продолжавшагося нѣсколько часовь, былъ сдѣланъ приваль, непохожій на привалы, дѣлаемые войсками: веселыхъ разговоровъ не было слышно, ни варить, ни ѣсть было намъ нечего; всякій берегъ свой хлѣбъ для послѣдней минуты,—а огня развести также не хотѣлъ никто: для этого надлежало бы и дти за дровами, силы были для насъ еще дороже пищи, жизнь зависѣла отъ ногъ, и всякій шагъ могъ для будущаго времени пригодиться. Въ молчаніи полежали мы на голой, мералой землѣ, и когда встали, чтобы идти далѣе, то на мѣстѣ привала остались изъ солдать двое мертвыхъ, которыхъ, однако же, для вѣрности, все-таки велѣно было пристрѣлить...

Хотя мы шли цѣлый день, но переходъ сдѣлали небольшой, ибо тащились весьма тихо, и гдѣ застала насъ ночь, тамъ и остановились, своротивъ съ дороги на поле. Въ продолженіе дня, пристрѣлено было 6 или 7 человѣкъ, въ числѣ которыхъ одинъ изъ штатскихъ чиновниковъ. Собравши плѣнныхъ въ толиу или кучу, развели французы для себя огни и разставили вокругъ насъ довольное число часовыхъ, а мы должны были согрѣваться, ложась одинъ къ другому какъ можно ближе. Я боялся спать, чтобы во время сна не отморовить ногъ,—часто вставалъ и ходилъ, стараясь разогрѣться\*).

Рано утромъ, пошли мы опять въ походъ. Не могу описывать странствованія нашего по днямъ; тогда не вель я журнала, и помню только главныя изъ происшествій. Такъ какъ ночью удавалось намъ хотя немного отдыхать, то утромъ шли мы довольно хорошо, и обык-

<sup>\*)</sup> Слъдуетъ замътить, что всъ эти ужасы и страданія выпали
А. Перовскаго въ то время, когда онъ имъль всего 18-ть

И. З.

новенно только по прошествіи нівскольких учасовь ходьбы начинали раздаваться ужасные выстрелы, лишавшіе насъ товарищей... Иногда слышали мы ихъ до пятнадцати въ день и болъе. Конвой перемънялся почти черезъ день, но образъ обхожденія съ нами быль всегда одинаковъ. Сменяющійся офицерь даваль нужныя нато наставленія своему преемнику, и мы не прим'вчали даже перемвны нашихъ спутниковъ. День ото дня становился походъ отъ холода и голода тяжелъе и число умирающихъ и пристръливаемыхъ-значительнъе. Несчастный пленный, чувствуя, что силы его покидають, отставалъ понемногу, прошался съ товаришами, - всъ проходили мимо его, конвойный солдать одинь оставался при немъ, пристреливалъ его, и догонялъ потомъ коловну, заряжая свое ружье. Мнъ случилось разъ видъть стараго солдата, упавшаго на дорогъ отъ усталости. Французъ, оставшійся, чтобы пристрълить его, три раза прикладываль дуло своего ружья къ головъ русскаго, три раза спускалъ курокъ, ружье освкалось! Наконецъ, ушелъ онъ, и прислалъ другого, у котораго ружье было исправнъе!...

Иногда пленные, предчувствуя свою участь, видя вдали на дороге церковь, старались дотащиться до нея, становились по несколько рядомъ у дверей на паперти, молились,—и ихъ застреливали...

Всякій день число плінных уменьшалось... Когда колонна была еще многолюдніве, то впечатлівніе, при видів умирающаго товарища, не такъ сильно на меня дійствовало; но когда осталось насъ столько, что могъ каждый знать другь друга въ лицо, то гораздо боліве трогала меня потеря товарищей,—и моя очередь, казалось, приближалась ежеминутно. Не надо думать, однако-же, что опасеніе смерти было мучительно въ моемъ положеніи: къ счастію, привязанность къ жизни ослабіваеть вмість съ физическими силами... Больной, страдавшій долго отъ тяжкой болівни, різдко видить

мѣста проѣзжали мы вскачь; останавливались тамъ, гдѣ ему было угодно; я любовался только украдкою.—Такимъ образомъ довезъ онъ меня до Флоренціи, куда мнѣ и самому хотѣлось пріѣхать скорѣе для писемъ, которыхъ давно не получалъ изъ Россіи.—Теперь предлагаетъ онъ мнѣ ѣхать въ Миланъ и на Баромеевы острова; но я отговариваюсь, хочу спасти отъ его сплина хотъ этотъ клочекъ Италіи, и отложилъ свою поѣздку до другого времени.

Венеція не столько удивила меня, какъ я ожидаль; она совершенно омертвъла. Еще нъсколько лътъ, и этотъ городъ совершенно исчезнеть; сосъдство Тріэста, которому сохранены преимущества торговли, отнятыя у Венеціи, тому причиною. Скоро перейдеть туда и масленица; Венеціи останутся площадь Св. Марка, Левъ, Св. Өеодоръ верхомъ на крокодилъ и развалины великолъпныхъ дворцовъ. Прочитай 4-й томъ Казановы; онъ, между прочимъ, съ большою точностью описываетъ темницы, les plombs du Palais Ducal, и свой оттуда побъть. Теперь онъ пусты и входъ въ нихъ свободенъ для всякаго любопытнаго; я ихъ видълъ: въ сравнени съ ними, твой Шильонскій подвалъ est un salon riant. Я и гробъ желалъ-бы себъ просторнъе и свътлъе. Когда французы, въ 1797 году, именемъ свободы ограбили венеціанскій арсеналь и проч. и открыли тюрьмы, то въ одной изъ твхъ, которыя я осматривалъ, нашли старика, содержавшагося въ ней 23 года. Никто и самъ онъ не въдалъ причины заточенія; несмотря на то, старикъ и теперь еще жалъетъ о прошедшемъ времени, le bon temps; охотно върю ему!-Венеція такъ скучна, что несмотря на новизну, я вывхаль оттуда съ удовольствіемъ, пробывъ только 4 дня.

Верона замѣчательна (какъ ты уже и самъ знаешь), конгрессомъ, древнимъ амфитеатромъ, который сохраненъ въ совершенной цѣлости; я справлялся въ нѣсколькихъ книгахъ о времени построенія великолѣпнаго сего . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ногь, я должевъ быль довольствоваться ").

"Уже около полутора года, какъ находился я въ плъну. Въ первыхъ числахъ февраля 1814-го года, былъ я вмъстъ съ другими плънными въ Орлеанъ. Два дня пробыли мы тамъ на мъстъ, на третій повели насъ далъе, вдоль прекраснаго берега Луары. 9-го числа поутру, выступили мы изъ Орлеана, и передъ выходомъ нашимъ слышалъ я отъ жителей, что въ скоромъ времени ожидають въ окрестностяхъ города непріятельскихъ, т. е. нашихъ войскъ.

На переходъ въ городокъ Божанси, въ 6 французскихъ миляхъ (25 верстъ) отъ Орлеана и почти предъ вступленіємъ въ оный, узнали мы, что казаки появились у Орлеана. Тотчасъ же предложилъ я товарищу моему С. воротиться въ Орлеанъ и стараться пробраться въ нашу армію. Тогда не могли мы еще отгадать, долго-ли намъ быть въ плену и какой конецъ будуть иметь дъйствія войскъ нашихъ во Франціи. С. охотно принялъ предложение мое; время было дорого. Пришли въ Божанси, открыли нам'вреніе наше н'вкоторымъ изъ товарищей, и просили ихъ скрыть побъгъ нашъ въ продолжение нъсколькихъ дней. Простились, и пошли обратно въ Орлеанъ, не давъ себъ времени и отдохнуть. Дни были короткіе, и когда пустились мы въ путь, то уже смерклось.-С. говорилъ по французски худо, но говорить любиль; - я взяль его съ тамъ, чтобы во всю дорогу онъ не говорилъ ни съ къмъ ни слова. У меня въ карманъ было 300 франковъ, на которые я надъялся нанять проводника, который-бы провель насъ до Орлеана проселочными дорогами. Большая же дорога была уже намъ извъстна, - шла все по крутому берегу ръки среди виноградниковъ. По ней вышли мы изъ Божанси и

На этомъ мъстъ рукопись обрывается. Дальнъйшій разсказъ описываеть плънъ уже во Франціи.

совершенно отъ взора любопытныхъ. Они дѣлаютъ добро, те будучи извѣстны, и спасенный ими отъ смерти обязанъ всему обществу, а не одному члену въ особенности.

Среди ночи ударилъ дважды колоколъ на башиъ древней, маленькой церкви, близъ соборной площади, и на звонъ колокола совжались не медля нъсколько жителей. Иные изъ нихъ оставили мягкую постель, другіе веселую беседу, и каждый, прибъжавь въ церковь, зажегь по факелу, облекся въ черную одежду; четверо взяли носилки, и вев поспъшно пошли вслъдъ за проводникомъ, пришедшимъ искать помощи. Слезы не позволяли говорить ему, но никто не дълалъ ему пустыхъ вопросовъ. Бъдный, несчастнымъ случаемъ раненый, умирающій, умершій-равное им'вють право на участіе братьевъ милосердія. Въ глубокомъ молчаніи, скорыми шагами вышли они за городъ, на большую дорогу, ведущую въ Римъ. Мнф случилось въ это время проходить по площади, и я изъ любопытства последовалъ за ними.

При свъть факеловъ, увидълъ я на дорогъ лежащаго безъ движенія человъка; судя по платью, быль онъ крестьянинъ; тяжелый возъ провхаль по его твлу; искавшій помощи быль его сынь. Братья милосердія, осмотръвъ несчастнаго и удостовърясь, что въ немъ есть еще остатки жизни, положили его на носилки и понесли въ городскую богадъльню, гдв всегда безотговорочно принимають приносимыхъ ими больныхъ. Я слъдовалъ опять за ними, слышалъ, какъ они поручали спасеннаго ими крестьянина начальнику больницы, какъ объщались пришедшему въ себя больному пещись о его совершенномъ выздоровленіи. Потомъ я проводилъ ихъ до дверей церкви, въ которой оставили они носилки, факелы и черную одежду, и изъ которой вышедши, разошлись спокойно по домамъ. Лица нъкоторыхъ изъ нихъ были мнъ извъстны; я видалъ ихъ на балахъ, на шумныхъ вечерахъ; но щегольскіе фраки, пестрые жии нашихъ казаковъ, и страхъ этотъ былъ причиною ихъ негостепримства. Признаюсь, что и мнъ нуженъ былъ отдыхъ, но имъя въ виду скорое освобожденіе, не трудно было ръшиться на все! Долго тащились мы еще въ молчаніи, прерываемомъ только частыми вопросами проводнику:—далеко ли еще до Орлеана?...

Наконецъ, начало уже разсвътать, и мы взошли на возвышеніе, покрытое виноградникомъ. Здѣсь показалъ намъ проводникъ въ весьма близкомъ разстояніи Орлеанъ, —такъ близко, что мы могли различить догарающіе фонари на прекрасномъ мосту черезъ Луару въ самомъ городъ. Въ сторонъ, подалье, мелькали въ полъ огни, —показывая на нихъ, нашъ проводникъ сказалъ: — "тамъ русскіе. Я болѣе вамъ не нуженъ; идите спокойно по этой тропинкъ; скоро, конечно, вы встрътите вашихъ. Прощайте, желаю вамъ всякаго счастія!"

Я далъ ему остальные 150 франковъ, и мы разстались.

Надобно быть въ плъну и вытерпъть то, что я вытерпъль, чтобы понять чувство надежды—быть, чрезъ нъсколько минуть, среди соотечественниковъ и на свободъ!... С. и я торжествовали, весело обнялись, поздравили другъ друга, забыли усталость и пошли бодръе. Но недолго продолжалась радость наша! Шаговъ сто отъ того мъста, гдъ мы предавались такой пріятной надеждъ, по той же тропинкъ, которая должна была привести насъ на биваки русскихъ, наткнулись мы на французскій пикеть!... Пять человъкъ стояли въ нъсколькихъ шагахъ отъ насъ, опершись на ружья. Они насъ видъли.

- Что дълать? сказалъ С.
- Не останавливайся,—отвъчалъ я,—пойдемъ впередъ, болъе дълать нечего; можетъ быть, и удастся еще пройти.

Подходя къ пикету, я говорилъ сколько могъ хладнокровно, какъ будто продолжая съ С. разговоръ и вна часы, то на живое изображеніе кисти Рафаэля, или Бароччи, и когда поутру объгу нъсколько церквей и одну или двъ галлереи, а потомъ сяду въ коляску, то въ слабой головъ моей такъ перетрясутся и перемъшаются всъ колориты и рисунки, что ввечеру, отыскивая на память ту или другу картиную, вижу, что тъло не отвъчаетъ головъ, одежда сшита не по тълу, и все это не по ошибкъ художниковъ, а потому, что я по ошибкъ перемъшалъ ихъ.

Какъ-бы то ни было, я вывхалъ изъ Флоренціи 15-го марта въ 7 часовъ утра. Изъ Флоренціи въ Римъ есть двъ дороги: одва по взморью на Aquapendente короче, но мало занимательна; другая чрезъ Перуджіо длиннъе, но примъчательнъе, и я поъхалъ по этой. – Для каждой изъ объихъ дорогъ есть также два способа ъзды: Ветуринами дешевле, но съ ними не тамъ останавливаешься, гдъ хочешь; дневки ихъ разсчитаны не по отечественнымъ ръдкостямъ, а по силъ муловъ или лошадей; и такъ я рвшился вхать по почтв: веселая дорога, усаженная шелковичными, оливковыми деревьями и виноградникомъ, довела меня въ тотъ же день, засвътло, по берегу Арно, въ Агегдо (прекрасный древній городокъ, отечество Петрарка). Агегго выстроенъ у подошвы небольшой горы. Въ церкви аббатства Monte-Cassini видълъ я писанный куполъ на плоскомъ натянутомъ холстъ; перспектива свода и освъщеніе, когда смотришь съ настоящей точки, наблюдены съ такимъ искусствомъ, что покуда не сойдешь съ мъста, не выйдешь изъ заблужденія. Я вспомнилъ о Гонзаго; не знаю, сдълалъли-бы онъ такъ; но лучие: - върно нътъ. Въсвоемъродъ этотъ куполъ такъже удивителенъ, какъ Рафаэлева Мадонна, которую ты цъвить умъешь. Въ Агегго видълъ я еще домъ; надъ воротами, на большой мраморной белой доске, написано четкими черными литерами: Guido Monaco, потомъ нять нотныхъ линеекъ, на нихъ шесть нотъ и подъ каждой ut, re, mi, fa, sol, la. Этотъ Guido первый изобрълъ способъ выражать звуки знаками, и надпись, конечно, справедлива, но, кажется, потомкамъ итальянцамъ, которые столько обязаны сему монаху за его изобрѣтеніе, можно бы было въ свою очередь изобрѣсти ему надгробную поприличнѣе. Будь я близкій родственникъ монаху Guido, будь я тронутъ его смертью, то, кажется, не могъ-бы вслухъ безъ смѣха прочитать ut, re, mi, fa, sol, la.

16-го, рано поутру вывхаль я изъ Агегго. День быль совершенно весенній, солнце гръло; снъгъ, недавно выпавитій на ближнихъ горахъ, таялъ, и вода чистыми ручейками струилась по свъжей зелени; многіе кусты распускались, другіе цвізли. Въ полдень прівхаль я въ Сатиссю, последнюю станцію Тосканских владеній, и тотчасъ отправился пъшкомъ на высокую гору, осматривать Кортону, одинъ изъ Этрурскихъ городовъ, основане коего теряется во тьм'в в'вковъ. Туда заманиль меня Reichard, который въ своемъ Guide des voyageurs объщается показать въ Кортонъ развалины Бахусова храма. Слова: тазвалины храма - представляють самому ненылкому воображенію хотя нізсколько колоннь, или остатки карпи кусокъ барельефа; и такъ, я лъзъ на гору. мечтая скоро получить поверхностное понятіе о жилищъ тыго бога, которому у насъ не строятъ храмовъ, но покловывося усердно.-Наконецъ, Сісегопе постучался въ кавичну каменной ограды; наружность не объщала ничего особеннаго; мы вошли на дворикъ, и Cicerone, указывая мин на ствиы гладкія и запачканныя, сказаль: воть ствим бывшаго храма. Потомъ отворилъ еще дверь, пвесть меня подъ темный сырой сводъ, столько-же нездольноворительный для глазъ ищущаго признаковъ старыны; вонго жрамъ, — сказалъ мнъ Cicerone. Я глядълъ в в прошлогоднимъ вименыя гирлянды и сырные круги, воть все, ыль, и остался совершенно недоволенъ этою по прогулкой. - Зачамъ не сказаль ты мна акрикнулъ я на проводника), что тутъ нечего

смотръть? — Вы-бы не захотъли идти сюда; къ тому-же англичане почти всв остаются довольны и даже уносять куски отъ ствны.-Жаль, что не разнесли они всего твоего храма, прежде нежели я вздумалъ осматривать его. - Сходя съ горы, я немного примирился съ самимъ собой; прекрасный видъ представился глазамъ моимъ: пространная, обработанная долина, множество веселыхъ селеній, вдали на небосклонъ высокія горы; по ихъ хребту извивается дорога, идущая изъ Сіэны въ Римъ, чрезъ Aquapendente. Вправо изъ-за горъ заливъ озера Тразимены. Я сълъ на скалу, и долго наслаждался чудесною картиной; прозрачность воздуха позволяла ясно видъть отдаленнъйшіе предметы. На вершинъ горъ блисталъ снъгъ и сливался съ бълыми облаками; въ дикомъ кустарникъ, на неприступныхъ для человъка камняхъ бродили стада овецъ; поселянинъ работалъ въ лолинъ. Я сошелъ съ горы, сълъ въ коляску и черезъ нъсколько минутъ въвхалъ въ папскія владвнія; на границъ ожидали меня нъсколько нищихъ; ни одинъ не пройдеть мимо, не попытаясь попросить у проважающихъ una picola moneta, во имя нъсколькихъ святыхъ. На берегу мелкаго ручья, чрезъ который дорога идетъ безъ моста, стояди два таковыхъ промышленника, и только что я подъвхаль, они бросились въ воду и побъжали передъ коляской, какъ будто-бы безъ нихъ почтальонъ не могъ сыскать брода; потомъ оба протянули руки и жалкимъ хоромъ просили милостыни; я спросилъ у идущаго мив навстрвчу крестьянина: какъ зовутъ городокъ на горъ въ сторонъ отъ дороги? - онъ отвъчаль мнв и тотчась потребоваль награжденія за оказанную услугу.

Начиная отъ Сатиссіо, почти все вдешь близъ озера Тразимены (Perugio); его украшають два лъсистые острова, дорога лежить чрезъ Pasciniano, маленькій городокъ на крутомъ берегу. Говорять, что здъсь погибло нъсколько тысячъ римлянъ, принужденныхъ послъ по-

## Отрывки писемъ изъ Италіи \*).

15-го сентября 1823 года.

Я быль въ Венеціи, Веронъ, еще въ нъкоторыхъ городахъ Италіи, и наконецъ, теперь пишу тебъ изъ Флоренціи. Въ Карльсбадъ навязался на меня спутникъ французъ, да еще и парижанинъ, жившій долго въ Англіи и вывезшій оттуда родъ сплина; онъ страждеть разлитіемъ желчи, которую самъ изливаеть на все и на всвхъ. Этотъ товарищъ, своей критикой или неумъстнымъ энтузіазмомъ, испортилъ мнв почти весь Тироль. Прекраснъйшія долины, водопады, ущелья, которыми столь богаты Тирольскія горы, не всѣ заслужили его одобреніе; вездѣ находилъ онъ какое-нибудь несовершенство; порочилъ восхождение солнца, свъть луны, и только весьма изръдка восклицалъ: ah! tenez, ceci est vraiment beau, on en feroit une belle décoration au grand opera! Своимъ нравомъ и обхожденіемъ вселилъ онъ какой-то страхъ въ мою неробкую душу. Боясь упрековъ, не смълъ я съ нимъ разстаться; привлекательнейшія для меня

<sup>\*)</sup> Письма сін писаны не для публики, безъ всякаго старанія, плана и такимъ человѣкомъ, который не только никогда не думалъ быть русскимъ авторомъ, но болѣе привыкъ писать по-французски, нежели по-русски. Но онѣ написаны такъ умно и такимъ пріятнымъ слогомъ, что мы рѣшились напечатать нѣкоторые ихъ отрывки, и увѣрены, что читатели наши поблагодаритъ насъ за доставленное имъ удовольствіе. Примѣч. В. А. Жуковскаго.

мъста провзжали мы вскачь; останавливались тамъ, гдъ ему было угодно; я любовался только украдкою.—Такимъ образомъ довезъ онъ меня до Флоренціи, куда мнѣ и самому хотълось пріъхать скорѣе для писемъ, которыхъ давно не получалъ изъ Россіи.—Теперь предлагаетъ онъ мнѣ ѣхать въ Миланъ и на Баромеевы острова; но я отговариваюсь, хочу спасти отъ его сплина хоть этотъ клочекъ Италіи, и отложилъ свою поѣздку до другого времени.

Венеція не столько удивила меня, какъ я ожидаль; она совершенно омертвъла. Еще нъсколько лъть, и этотъ городъ совершенно исчезнетъ; сосъдство Тріэста, которому сохранены преимущества торговли, отнятыя у Венеціи, тому причиною. Скоро перейдеть туда и масленица; Венеціи останутся площадь Св. Марка, Левъ, Св. Өеодоръ верхомъ на крокодилъ и развалины великолъпныхъ дворцовъ. Прочитай 4-й томъ Казановы; онъ, между прочимъ, съ большою точностью описываетъ темницы, les plombs du Palais Ducal, и свой оттуда побъть. Теперь онъ пусты и входъ въ нихъ свободенъ для всякаго любонытнаго; я ихъ видълъ: въ сравненіи съ ними, твой Шильонскій подваль est un salon riant. Я и гробъ желалъ-бы себъ просторнъе и свътлъе. Когда французы, въ 1797 году, именемъ свободы ограбили венеціанскій арсеналъ и проч. и открыли тюрьмы, то въ одной изъ твхъ, которыя я осматривалъ, нашли старика, содержавшагося въ ней 23 года. Никто и самъ онъ не въдалъ причины заточенія; несмотря на то, старикъ и теперь еще жалветь о прошедшемъ времени, le bon temps; охотно върю ему!-Венеція такъ скучна, что несмотря на новизну, я вывхаль отгуда съ удовольствіемъ, пробывъ только 4 дня.

Верона замъчательна (какъ ты уже и самъ знаешь), конгрессомъ, древнимъ амфитеатромъ, который сохраненъ въ совершенной цълости; я справлялся въ нъсколькихъ книгахъ о времени построенія великолъпнаго сего зданія, и хотя на этотъ счеть антикваріи им'єють различныя мн'єнія, но согласны въ томъ, что онъ построенъ не австрійцами.

Окрестности Флоренціи могуть, во всей силѣ слова, называться садомъ; но садъ долженъ наскучить скоро: виноградъ, фиги и тому подобное плѣнительны только для тощаго желудка. Здѣсь природа дала одну почву, а рука человѣческая усадила ее деревьями разнаго рода; но съ самой высокой горы, изъ окружающихъ Флоренцію, не увидишь ни одного дерева, которое-бы было посажено только для тѣни: все имѣетъ цѣлью пользу, все покрыто фруктовыми, оливковыми и шелковичвыми деревьями. Такой видъ даетъ понятіе о богатствѣ земли, но слишкомъ однообразенъ. Отдохнувъ, хочу пуститься въ горы, искать дикой природы.

5-го февраля 1824 года.

Съ XIV-го столътія существуеть во Флоренціи богоугодное, человъчеству полезное сословіе, безъ клятвъ и безъ обътовъ, свято хранящее свои постановленія. Почетнъйшіе граждане и сами герцоги Тосканскіе всегда поставляли себъ за честь принадлежать къ сему обществу. Убогій, страждущій бользнію, никогда не прибъгаль вотще къ братьямъ милосердія. Сословіе ихъ не есть духовное, они не собираются ни днемъ, ни ночью въ условленные часы для молитвы; но-днемъ и ночью, какъ истинные братья, помогають бъдному и больному деньгами и лекарствами; умершему безъ призренія, безъ ближнихъ, безъ родныхъ, отдаютъ последній долгъ. Свътскій юноша и свътскій старецъ принадлежать къ обществу братьевъ милосердія, не пренебрегають нести до кладбища тъло нищаго на плечахъ своихъ. Широкое платье изъ грубаго, чернаго холста, шляпа съ висячими полями, черное на лицъ покрывало, въ которомъ только для глазъ проръзаны отверстія, скрывають ихъ

совершенно отъ взора дюбопытныхъ. Они дълаютъ добро, не будучи извъстны, и спасенный ими отъ смерти обязанъ всему обществу, а не одному члену въ особенности.

Среди ночи ударилъ дважды колоколъ на башнъ древней, маленькой церкви, близъ соборной площади, и на звонъ колокола сбъжались не медля нъсколько жителей. Иные изъ нихъ оставили мягкую постель, другіе веселую беседу, и каждый, прибъжавъ въ церковь, зажегь по факелу, облекся въ черную одежду; четверо взяли носилки, и всв носпвшно пошли вследъ за проводникомъ, пришедшимъ искать помощи. Слезы не позволяли говорить ему, но никто не делалъ ему пустыхъ вопросовъ. Бъдный, несчастнымъ случаемъ раненый, умирающій, умершій-равное им'ютъ право на участіе братьевъ милосердія. Въ глубокомъ молчанів, скорыми шагами вышли они за городъ, на большую дорогу, ведущую въ Римъ. Мнв случилось въ это время проходить по площади, и я изъ любопытства последовалъ за ними.

При свъть факеловъ, увидълъ я на дорогъ лежащаго безъ движенія человѣка; судя по платью, былъ онъ крестьянинъ; тяжелый возъ провхаль по его твлу; нскавшій помощи быль его сынь. Братья милосердія, осмотръвъ несчастнаго и удостовърясь, что въ немъ есть еще остатки жизни, положили его на носилки и понесли въ городскую богадъльню, гдъ всегда безотговорочно принимають приносимыхъ ими больныхъ. Я слъдовалъ опять за ними, слышалъ, какъ они поручали спасеннаго ими крестьянина начальнику больницы, какъ объщались пришедшему въ себя больному пещись о его совершенномъ выздоровленіи. Потомъ я проводилъ ихъ до дверей церкви, въ которой оставили они носилки, факелы и черную одежду, и изъ которой вышедши, разошлись спокойно по домамъ. Лица нъкогорыхъ изъ нихъ были мнъ извъстны; я видалъ ихъ на балахъ, на шумныхъ вечерахъ; но щегольскіе фраки, пестрые жилеты не возбуждали во мнѣ никакого вниманія; черная, грубая, холстинная рубаха внушала во мнѣ къ нимъ особенное почтеніе.

Римъ, 19-го марта н. с.

Съ чего-бы ты началъ, прівхавъ въ Римъ въ мартв мъсяцъ, въ прекрасный день, въ три часа пополудни?-Имъя подъ рукой всъ памятники древняго Рима, перковь Петра и Павла подъ носомъ, Тибръ передъ глазами, пришель-ли-бы я тебв на умъ?-Нвть.-Я въвхалъ въ Римъ сегодня, 19-го марта, и имъя всю возможность тотчасъ начать путешествіе свое по столицъ міра, предпочелъ пожертвовать всемъ этимъ днемъ отдыху и тебъ. Въ первый разъ съ тъхъ поръ, какъ я въ Италін, удалось мив поселиться въ комнатв, въ которой двери и окна запираются довольно плотно, и вотъ еще одна изъ причинъ, по которой я не такъ спъщилъ выбраться на чистый воздухъ, которымъ дорогой довольно насладился; сълъ за столикъ, взялъ бумаги и перо, и пишу къ тебъ, съ тъмъ, чтобы въ немногихъ словахъ, пока еще виденное не изглажено изъ памяти темъ, что увижу, описать тебъ путешествіе мое изъ Флоренціи въ Римъ.

Этотъ перевздъ обыкновенно двлается въ два дня; я на него употребилъ пять сутокъ, и тутъ еще могу сказать, что сдвлалъ его на-скоро. Достойнаго примъчанія по дорогѣ много, много и достойнаго удивленія. Картины или, лучше сказать, образы требують всего болѣе времени отъ путешественника; во всякой церкви находятся произведенія лучшихъ художниковъ; но признаюсь, что я небольшой охотникъ смотрѣть на прекрасную картину, мимоходомъ, по почтѣ. Выдумать и написать картину, цѣнить ее и восхищаться ею нельзя во всякое время: надобно для этого выждать приличное расположеніе духа. Я не могу привыкнуть смотрѣть то

на часы, то на живое изображеніе кисти Рафаэля, или Бароччи, и когда поутру об'вгу н'всколько церквей и одну или дв'в галлереи, а потомъ сяду въ коляску, то въ слабой голов'в моей такъ перетрясутся и перем'вшаются вс'в колориты и рисунки, что ввечеру, отыскивая на память ту или другу картиную, вижу, что т'вло не отв'вчаетъ голов'в, одежда сшита не по т'влу, и все это не по ошибк'в художниковъ, а потому, что я по ошибк'в перем'вшалъ ихъ.

Какъ-бы то ни было, я вывхалъ изъ Флоренціи 15-го марта въ 7 часовъ угра. Изъ Флоренціи въ Римъ есть двъ дороги: одва по взморью на Aquapendente короче, но мало занимательна: другая чрезъ Перуджіо длиннъе, но примъчательнъе, и я поъхаль по этой. – Для каждой изъ объихъ дорогъ есть также два способа взды: Ветуринами дешевле, но съ ними не тамъ останавливаешься, гдъ хочешь; дневки ихъ разсчитаны не по отечественнымъ ръдкостямъ, а по силъ муловъ или лошадей; и такъ я решился вхать по почтв: веселая дорога, усаженная пелковичными, оливковыми деревьями и виноградникомъ, довела меня въ тоть же день, засвътло, по берегу Арно, въ Агегго (прекрасный древній городокъ, отечество Петрарка). Агегго выстроенъ у подошвы небольшой горы. Въ церкви аббатства Monte-Cassini видълъ я писанный куполь на плоскомъ натянутомъ холств; перспектива свода и освъщение, когда смотришь съ настоящей точки, наблюдены съ такимъ искусствомъ, что покуда не сойдешь съ мъста, не выйдешь изъ заблужденія. Я вспомнилъ о Гонзаго; не знаю, сдълалъли-бы онъ такъ; но лучше: - върно нътъ. Въ своемъ родъ этотъ куполъ такъже удивителенъ, какъ Рафаэлева Мадонна, которую ты цъвить умфень. Въ Агегго видълъ я еще домъ; надъ воротами, на большой мраморной бълой доскъ, написано четкими черными литерами: Guido Monaco, потомъ пять нотныхъ линеекъ, на нихъ шесть нотъ и подъ каждой ut, re, mi, fa, sol, la. Этоть Guido первый изобръль способъ выражать звуки знаками, и надпись, конечно, справедлива, но, кажется, потомкамъ итальянцамъ, которые столько обязаны сему монаху за его изобрътеніе, можно бы было въ свою очередь изобръсти ему надгробную поприличнъе. Будь я близкій родственникъ монаху Guido, будь я тронутъ его смертью, то, кажется, не могъ-бы вслухъ безъ смъха прочитать ut, re, mi, fa, sol, la.

16-го, рано поутру вывхаль я изъ Агегго. День быль совершенно весенній, солнце грало; снага, недавно выпавшій на ближнихъ горахъ, таялъ, и вода чистыми ручейками струилась по свъжей зелени; многіе кусты распускались, другіе цвъли. Въ полдень прівхаль я въ Сатиссю, последнюю станцію Тосканских владеній, и тотчасъ отправился пъшкомъ на высокую гору, осматривать Кортону, одинъ изъ Этрурскихъ городовъ, основаніе коего теряется во тьм'в віжовь. Туда заманиль меня Reichard, который въ своемъ Guide des voyageurs объщается показать въ Кортонъ развалины Бахусова храма. Слова: развалины храма - представляють самому непылкому воображенію хотя нъсколько колоннъ, или остатки карниза, или кусокъ барельефа; и такъ, я лъзъ на гору, мечтая скоро получить поверхностное понятіе о жилищъ того бога, которому у насъ не строять храмовъ, но поклоняются усердно.-Наконецъ, Cicerone постучался въ калитку каменной ограды; наружность не объщала ничего особеннаго; мы вошли на дворикъ, и Cicerone, указывая мить на ствиы гладкія и запачканныя, сказаль: воть ствны бывшаго храма. Потомъ отворилъ еще дверь, ввелъ меня подъ темный сырой сводъ, столько-же неудовлетворительный для глазъ ищущаго признаковъ старины; вото храмъ,—сказалъ мнв Cicerone. Я глядвлъ во всв глаза: бочки съ свъжимъ прошлогоднимъ виномъ, колбасныя гирлянды и сырные круги, вотъ все, что я увидёль, и остался совершенно недоволень этою утомительною прогулкой. - Зачъмъ не сказалъ ты мнъ прежде (прикрикнулъ я на проводника), что тутъ нечего

смотръть? - Вы-бы не захотвли идти сюда; къ тому-же англичане почти всв остаются довольны и даже уносять куски отъ ствны.-Жаль, что не разнесли они всего твоего храма, прежде нежели я вздумалъ осматривать его. - Сходя съ горы, я немного примирился съ самимъ собой; прекрасный видъ представился глазамъ моимъ: пространная, обработанная долина, множество веселыхъ селеній, вдали на небосклон' высокія горы; по ихъ хребту извивается дорога, идущая изъ Сіэны въ Римъ, чрезъ Aquapendente. Вправо изъ-за горъ заливъ озера Тразимены. Я сълъ на скалу, и долго наслаждался чудесною картиной; прозрачность воздуха позволяла ясно видъть отдаленнъйшіе предметы. На вершинъ горъ блисталь снъгь и сливался съ бълыми облаками; въ дикомъ кустарникъ, на неприступныхъ для человъка камняхъ бродили стада овець; поселянинъ работалъ въ лолинъ. Я сошелъ съ горы, сълъ въ коляску и черезъ нъсколько минутъ въвхалъ въ папскія владвнія; на границъ ожидали меня нъсколько нищихъ; ни одинъ не пройдеть мимо, не попытаясь попросить у проважающихъ una picola moneta, во имя нъсколькихъ святыхъ. На берегу мелкаго ручья, чрезъ который дорога идетъ безъ моста, стояли два таковыхъ промышленника, и только что я подъвхаль, они бросились въ воду и побъжали передъ коляской, какъ будто-бы безъ нихъ почтальонъ не могъ сыскать брода; потомъ оба протянули руки и жалкимъ хоромъ просили милостыни; я спросилъ у идущаго мив навстрвчу крестьянина: какъ зовуть городокъ на горъ въ сторонъ отъ дороги? - онъ отвъчалъ мнъ и тотчасъ потребоваль награжденія за оказанную услугу.

Начиная отъ Сатиссіо, почти все вдешь близъ озера Тразимены (Perugio); его украшають два лъсистые острова, дорога лежить чрезъ Pasciniano, маленькій городокъ на крутомъ берегу. Говорять, что здъсь погибло нъсколько тысячъ римлянъ, принужденныхъ послъ по-

теряннаго сраженія, идти чрезъ сей узкій переходъ занятый уже кареагенцами.

Ты быль въ Швейцаріи, тебъ случалось съ высоты горъ смотрать на спокойныя воды пространнаго озера; ты знаешь, какъ въ немъ ясно отражаются берега при последнихъ лучахъ заходящаго солнца, какъ легкій, чуть примътный челнокъ рыбака, закидывающаго съть. колеблеть поверхность водъ и оставляеть по себъ минутный следь; воть, чему я теперь любовался, забывъ мало извъстныхъ мнъ Ганнибала и Фламинія, кареагенцевъ и римлянъ, обагрившихъ кровью своею Тразименскія воды и зеленые дуга, его окружающіе.—Я думаль: на томъ мъсть, гдъ я теперь спокойно наслаждаюсь красотой природы, раздавались некогда крики победителей; остатки трепещущихъ за отечество римлянъ сбирались подъ знамена; трупы воиновъ, слоновъ и лошадей покрывали волны тенерь спокойнаго Тразименскаго озера.—Все исчезло, какъ исчезаетъ на водъ слълъ рыбачьяго челнока!

Въ Перуджіо прівхалъ я вечеромъ, и осматривалъ городъ на другой день по утру. Онъ построенъ на нъсколькихъ холмахъ; чище и красивъе другихъ, видънныхъ мною въ Италіи городовъ; есть улицы прямыя и широкія. Родина живописца Петра Перуджино, учителя Рафаэля, который, по моему мнънію, весьма немного обязанъ своему учителю. Пусть превозносять Петра Перуджино, какъ основателя живописи: по мнв онъ только иконописецъ, а тв, которые такъ высоко цвнять работу его, раскольники старовърцы. Какое единообразіе въ вымыслъ, въ краскахъ и въ рисункъ!-Къ тому-же большая часть картинъ его здъсь: alfresco, сырость стънъ попортила ихъ во многихъ мъстахъ, въ иныхъ совсемъ изгладила, и теперь необходимо дополнять ихъ воображеніемъ. Въ соборной церкви: Снятіе со креста, писанное Бароччіемъ; вотъ картина! жаль съ нею разстаться. Она была увезена въ парижскую галлерею французами, а они дурныхъ изъ Италіи не вывозили \*).

Близъ Фолиньо, осматривалъ я опять, по милости Рейхарда, совершенно незначущую сталактитную пещеру, и ночевалъ въ Сполетто. 18-го, рано поутру отправился я въ Терни; хотълось застать солнце надъ водопадомъ.

За 5-ть итальянскихъ миль отъ Терни, по дорогъ чрезъ Абруццо въ Неаполь, въ мъстъ гористомъ и дикомъ, стремится изъ озера Люко ръчка Веллино, и, низвергаясь съ огромной скалы (въ 1,600 футовъ выш.), образуетъ водопадъ, называемый: cascade delle marmore; потомъ, соединяясь съ ръкою Нерою, течетъ по обработанной веселой долинъ до красиваго городка Терни.

Я не берусь описаніемъ познакомить тебя съ водопадомъ Терни; самое выраженіе: водопадъ-даетъ слишкомъ слабое понятіе объ этомъ свирѣпомъ стремленіи и низверженіи воды. Покатость, по которой катится Веллино, еще далеко отъ паденія придаеть ему непонятную скорость, и вдругъ вся ръка, лишенная дна, летить съ ужасной высоты, съ ревомъ ударяется о скалы, такъ сильно, что большая часть водъ превращается въ пары, и бълыми влажными облаками возносится выше самого паденія. — Солнечные лучи образують надъ ними яркую радугу.-Первый скачекъ Веллино въ 600 фут. На него нельзя смотреть иначе, какъ съ некотораго отдаленія, и никакая человъческая нога не проложила еще смълой тропинки, по которой-бы можно было подойти ближе къ сему чуду природы. Но какъ выразить красу и ужасъ такого явленія! безпрерывное удареніе въчно возобновляющихся водъ и спокойное противободрствованіе мшистыхъ въковыхъ скалъ! Надъ самой пучиной, куда и взора не опускаещь безъ трепета, спокойно вьется мотылекъ, и малиновка порхаеть по камнямъ, съ ве-

 <sup>\*)</sup> Картина эта находится вынъ въ С.-Петербургъ, во Владимірской церкви.

селой пъснею садясь на гибкіе стебли висячихъ ра-

Удивлевіе, нераздѣльное съ такимъ зрѣлищемъ, еще усугубляется, когда подумаешь, что теченіе Веллино отъ озера Люко и самое паденіе сей рѣки не есть твореніе природы, а произведеніе рукъ человѣческихъ. Римляне, желавшіе избѣжать частыхъ наводненій озера оставили по себѣ сей безсмертный памятникъ, который вмѣстѣ со многими ихъ работами, смѣлостью вымысла и трудностью исполненія, далеко превосходить все то, что теперь дѣлается или предпринимается.

Переходы на скалы, съ которыхъ лучше можно видъть каскадъ, всв заняты нищими, которые подълали тутъ заборы и калитки и налагаютъ подать на любопытство путешественника. Я долго смотрълъ на водопадъ и потомъ взглянулъ на быструю ръчку Неру, шедшую по долинъ; она показалась мнъ почти стоячею водою. По берегу ея, подъ тънью высокихъ зеленыхъ дубовъ, шелъ я въ глубокомъ ущельи огромныхъ скалъ, обросшихъ плющемъ, до маленькой деревни, въ которой ожидала меня повозка моя. Здъсь, съ прівзда моего въ Италію, въ первый разъ видълъ я крытую аллею изъ померанцевыхъ деревьевъ.

Отъ Терни до городка Civita Castellana, гдъ я ночеваль, прекрасная дорога и нъсколько красивыхъ селеній; Civita Castellana за пять станцій отъ Рима. — Здъсь виноградникъ, оливковыя и фруктовыя деревья исчезають; передъ глазами однообразныя дикія или худо обработанныя поля; кажется, природа отказывается красою своею развлекать вниманіе ъдущаго въ Римъ: ничто не препятствуеть ему умственно готовить себя къ свиданію съ древнимъ обладателемъ вселенной и заранъе готовиться съ нимъ воспоминаніями. За 22 мили отъ Рима, на возвышеніи, каждый почтальонъ и ветуринъ считаетъ обязанностью остановиться и показать вдали куполъ св. Петра, который ясно виденъ, тогда

какъ прочія зданія города еще непримътны. Не въбзжая въ предмъстье, надобно перевхать чрезъ быстрый шумный Тибръ; близъ моста, на берегу, было множество народа; я остановился, дабы узнать причину сего сборища: прекрасная молодая англичанка, (я знаваль ее во Флоренціи), гуляя верхомъ, хотвла принудить лошадь свою пройти по узкой сыпучей тропинкъ, гдъ и пъще ходять съ осторожностью; лошадь взвилась и вмъсть съ милою Miss Butterst опрокинулась въ Тибръ; чрезъ полчаса лошадь выбралась на берегъ, а несчастная исчезла; не имъють даже и печальной надежды отыскать ея тело, которое, конечно, увлечено въ море. Вообрази себъ отчаяние матери; она въ Туринъ и ввърила единственную, любимую дочь свою попеченію дяди, который взялся показать ей Римъ! - Воть подъ какими несчастными предзнаменованіями увидівль я сей городь. Древній житель онаго, безъ сомнівнія, отсрочиль-бы свой въвздъ до другого дня, или по крайней мърв посовътовался-бы съ жрецами ближняго храма.

Я прощаюсь съ тобою у Posta del popoli; передъ глазами моими три прямыя улицы и величественный Египетскій обелискъ, съ которыми познакомлю тебя, самъ съ ними познакомившись.

Неапольскій заливъ.—Соррентская долина, 20-го мая.

Тому три недъли, какъ я изъ Неаполя переселился на житье въ Соррентскую долину, взялъ съ собою запасъ книгъ, и въ полной мъръ наслаждаюсь сельскою жизнью, или просто жизнью. Поутру встръчаю солнце, ввечеру провожаю его, и самъ ложусь спать; днемъ гуляю, если не очень жарко, или читаю въ прохладной пещеръ, на берегу моря. Заливъ отдъляетъ меня отъ Неаполя; но при здъшнемъ прозрачномъ воздухъ, ясно виденъ и городъ, и виллы, и села у подошвы Везувія, и самъ Везувій яснъе и величественнъе, нежели изъ

Неаполя. — Часто, сидя на высокомъ и отвъсномъ берегу моря, откуда мнъ рыбачьи лодки кажутся плавающими по водъ мошками, восхищаюсь безпрестанно новыми красотами природы, и думаю: зачъмъ здъсь нътъ тебя! Какими красками, какими картинами запасся-бы ты здъсь на всю жизнь! Что-бы ты почувствовалъ, глядя на эти скалы, покрытыя пышными растеніями; на чудесные оттънки горъ, на отраженіе ихъ въ темно-голубомъ моръ, на дымящійся Везувій! Сколько-бы новыхъ выраженій внушилъ тебъ этотъ уноительный воздухъ цвътущихъ апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ!

Въ нашей сторонъ, какъ ни вертись, а не отдълаешься отъ черныхъ сосенъ, развъсистыхъ вязовъ, семьи березъ и дремлющей ивы; сырой болотный туманъ, для прикраски, поневолъ назовешь чистымъ, благовоннымъ воздухомъ, да вдобавокъ посадишь и заставишь пъть соловья, тамъ, гдф ему ни пъть, ни сидъть не хочется и куда въроятно онъ и залетаетъ только по нуждъ или по ошибкъ. А здъшняя природа украшеній никакихъ не требуеть: смотри и старайся писать точно то, что видиль. И потому, по моему мнфнію, наши сфверные поэты несравненно болже имжють достоинства въ вымысль, чвмъ тв, кои родились и жили въ краяхъ, щедро украшенныхъ рукою Провиденія. Виргилій въ окрестностяхъ Неаполя списаль съ натуры Елисейскія поля, Тартаръ, пещеру Сивиллы и Цербера; потомъ, высадивъ Энея на берегъ, заставилъ пройтись по тъмъ самымъ мъстамъ, по которымъ прошелъ самъ; но сдълай предположение, что Виргилій всю жизнь свою гуляль по окрестностямь Петербурга, —и если тогда умъль бы онъ написать шестую книгу Энеиды, то былъ-бы вдвойнъ поэтомъ. Теперь скажи мнъ, отчего поэты такъ часто и охотно воспъвають восхождение солнца, а о закать его говорять ръдко и только слегка? Я здъсь и то и другое вижу ежедневно, и право не знаю, которой изъ двухъ картинъ дать преимущество: ce sont deux

superbes pendants du même maître. Море отъ хижины моей въ нъсколькихъ шагахъ, и я каждый вечеръ хожу на берегъ, сажусь на высъченную въ скалъ скамью, и оттуда смотрю, какъ солнце яркимъ огненнымъ щитомъ тонеть и гаснеть въ волнахъ, оставляя по себъ на моръ длинную горячую полосу; какъ золотить оно парусы вдали на горизонтв плывущаго корабля, какъ лучи еготухнутъ постепенно на поверхности водъ, потомъ въ долинъ, потомъ исчезають на вершинъ горъ, блеснувъ въ последній разъ на белыхъ стенахъ и на кресте монастыря; смотрю и сердцемъ жалъю, что вътъ у меня кисти Вернета, или что я не поэть. Кстати о Вернетъ скажу тебъ, что не бывъ въ Неаполъ, о произведеніяхъ его судишь только aproximatiment. Какъ, не видавши ихъ въ натуръ, понять и повърить на картинъ этому небу, воздуху, водъ! Мнъ самому многія изъ картинъ его казались до сихъ поръ удачнымъ вымысломъ, напр., я помню одну изъ нихъ: на чистомъ небъ свътитъ луна; вблизи, съ правой стороны, огромная арка, опершись однимъ концомъ о крутой берегъ, другимъ спустилась въ море; въ самомъ берегъ, подъ темными сводами, переходы и излучистая лъстница, по которой сходять нъсколько человъкъ; одинъ изъ нихъ несетъ зажженный факель, нъсколько другихъ, въ рубахахъ, въ красныхъ колпакахъ, стоятъ въ низу по колено въ воде и причаливають лодку, въ коей брошенъ неводъ, веревки, боченокъ и проч.; въ туманномъ отдаленіи гористый островъ. Признаюсь, что сію странную, но природой поставленную арку, соединение свъта луны и факела, словомъ, всю картину почиталъ я идеальнымъ произведеніемъ или по крайней мфрф соединеніемъ въ одно такихъ предметовъ, кои въ натуръ разбросаны и отдъльны. Вчера, вечеромъ, увърился я въ противномъ: весь этотъ берегь видълъ я при свъть луны; видъль рыбаковъ, спускающихся по лъстницъ съ зажженными факелами, идущихъ на ночной рыбный промыселъ. Картина Вервый смыслъ. Затемъ, оба они были очень образованными людьми - и оба-же были чрезвычайно близки къ семь великаго князя Николая Павловича и къ нему самому, — и впоследствіи, когда великій князь сталь императоромъ, оба они были осыпаны милостями царя и на обоихъ были возлагаемы царскія порученія величайшей важности. Такъ, на Жуковскаго было возложено воспитаніе юнаго насл'вдника престола, цесаревича Александра Николаевича; на Перовскаго, ставшаго впоследствіи графомъ, возлагались не разъ чрезвычайныя военныя порученія-и, между прочимъ, онъ быль назначень, въ 1839 году, главнымъ начальникомъ военной экспедиціи въ Хиву, а затъмъ, позднъе, въ 1851 году, оренбургскимъ и самарскимъ генералъ-губернаторомъ и командиромъ отдъльнаго оренбургскаго корпуса, войска коего, подъ его начальствомъ, взявъ кръпость Акъ-Мечеть, положили начало завоеванію кокандскаго ханства \*).

Было и еще нѣчто одинаковое въ судьбѣ этихъ людей: оба они были, какъ извѣстно, незаконнорожденные. Одинъ былъ сыномъ помѣщика Бунина и плѣнной турчанки, другой — побочнымъ-же сыномъ графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго \*\*). Надъ этимъ нелегаль-

<sup>\*)</sup> Изъ времени перваго губернаторства Перовскаго въ Оренбургѣ, въ 30-хъ годахъ, слъдуеть отмътить, между прочимъ, два интересныхъ событія: первое — это пріъздъ въ Оренбургъ Пушкина, ради составлявшейся имъ въ то время "Исторіи Пугачевскаго бунта", и Жуковскаго, сопровождавшаго (въ 1837 году) наслъдника цесаревича Александра Николаевича въ его путешествіи по Россіи. Оба—и Пушкинъ, и Жуковскій — жили, за время своего пребыванія въ Оренбургъ, у Перовскаго, въ его квартиръ въ караванъ-сараъ, въ губернаторскомъ домъ.

<sup>\*\*)</sup> Графъ А. К. Разумовскій, бывшій министромъ народнаго просвъщенія (сынъ гетмана Кирилла Григорьевича Разумовскаго) быль женать на графинъ В. П. Шереметевой, вскоръ послъ брака тся съ женою и не имълъ возможности получить формальный потому и не могъ усыновить Перовскаго и его братьевъ.

каменьевъ. Другая гора, Сомма, бывшая въ древнія времена огнедышащею, утихла совершенно, поросла травою и обработана почти до верха. Везувій, при каждомъ изверженіи, изм'вняеть видъ свой, иногда выростая отъ выбрасываемыхъ имъ камней и лавы, иногда дълаясь ниже, по причинъ обрушающихся стънъ кратера. По цельные днямъ и неделямъ бываетъ онъ спокоенъ, вдругъ задымится, и дымъ то подымается, то тихо стелется по скату горы. Первое извержение, намъ извъстное, случилось въ 79 году по Р. Х., въ началъ царствованія императора Тита. Послъ многихъ предвъстниковъ страшнаго явленія, подземный огонь открыль себ'в отверстіе на Соммъ; дава потекла въ невъроятномъ количествъ, свъть солнца быль нъсколько дней помраченъ дымомъ и золою. Въ самое короткое время, Геркуланъ залило лавою, а Стабія и Помпея, несмотря на разстояніе ихъ оть горы, исчезли подъ пепломъ. Ужасное извержение сіе замѣчательно, сверхъ того, смертью несчастнаго Плинія, прівхавщаго съ противолежащаго Мизенскаго мыся, наблюдать вблизи явленіе, тогда мало еще извъстное.

Послъ бывали изверженія довольно значительныя; случившееся въ 1822 году, хотя и немного нанесло вреда, но было изъ числа самыхъ сильныхъ.

Колебаніе земли, волненіе моря, глухой, но ужасный подземный шумъ, обыкновенно предшествують изверженію. Столбъ чернаго дыма выходить изъ жерла, поднимается отвъсно на чрезмърную высоту и разстилается по всему небосклону. Итальянцы называють его Ріпо, потому что въ самомъ дълъ въ большомъ видъ походить онъ на сей родъ деревьевъ, украшающихъ сады Неаполя и Рима. Трескъ и удары, подобные сильнъйшему грому, слъдують одинъ за другимъ безпрерывно; молнія сверкаеть непрестанно и раздираеть густую тучу, пробъгая по столбу; лава начинаеть течь: днемъ, подобно черной дымящейся ръкъ, тихо подвигается она по наклоненію

были его личныя способности и такъ исключительны были его самые первые шаги, несчастія и отличія на государственной службѣ. Извѣстно, что, получивъ воспитаніе въ московскомъ университетѣ, онъ поступилъ въ военную службу колонновожатымъ (тогдашній генеральный штабъ) и вскорѣ-же попаль въ плѣнъ къ французамъ. Это случилось такъ. Перовскій, оставшійся на нѣсколько часовъ въ Москвѣ, во время вступленія въ нее арміи Наполеона І, былъ измѣнническимъ образомъ схваченъ, сочтенъ за шпіона и приговоренъ къ разстрѣлянію. Случайность спасла его отъ смерти, но не спасла все-таки отъ плѣна,—и онъ, обобранный французскими солдатами, прошелъ пѣшкомъ изъ Москвы во Францію,

qui le regarde m'interesse vivement. Le savoir heureux et tranquille pour tous les siens et pour lui-même m'est un besoin véritable. Il m'est donc plus qu'affreux de savoir le contraire. Cependant je dois le craindre, Monsieur le Comte, s'il n'obtient rien de votre générosité: son bonheur et celui de sa famille entière ne dépend que de vous seul et j'espère vous connaître assez pour être sûr que vous ne voudrez pas abandonner un être qui vous doit son existence et qui par tous les titres possibles mérite la première place dans votre coeur. Si mes prières peuvent être de quelque poids à vos yeux, permettez que je les adresse à vous pour cet objet, qui me tient trop à coeur pour vous le cacher et faites que je n'aie jamais besoin de douter de votre bonté et de votre justice. J'ajouterai encore qu'il est impossible d'unir plus de qualités estimables à plus d'amabilité que ne possède Basile. Il m'est vraiment bien cher et je lui ai voué une amitié bien sincère. persuadé qu'elle ne peut être mieux placée. Vous voyez donc que je suis bien à excuser dans mes prétentions si j'avais besoin d'excuse dans tout ce que je viens de vous exposer. - Aussi je suis bien persuadé que je ne reverrai Peroffs., que bien tranquillisé sur son bonheur, etc.

"Veuillez croire, Monsieur le Comte, à ma parfaite estime et à la haute considération avec lesquelles j'ai l'honneur d'être

"Votre très-affectionné Nicolas".

Къ этому письму слъдуетъ пояснить еще вотъ что. Великій князь написалъ и отправилъ свое письмо безъ въдома самого Перовскаго, который не разъ говорилъ впослъдствін, что "если-бы зналъ, то никогда не допустилъ-бы этого ходатайства за себя.

вишедшія въ разное время изъ горы; иныя частью обратились уже въ землю и покрыты растеніями, другія черными полосами простираются до самаго моря и сотранили ужасную наружность.

Туть начинается самая трудная, самая утомительная часть сего путешествія: не им'я твердой опоры, нога безпрестанно скользить и погружается възыбкую золу, сдълавъ съ величайшимъ усиліемъ нъсколько шаговъ въ гору, сползаешь назадъ вивств съ камнями, за кото рые хочешь удержаться и находишься опять на прежнемь мъсть; горячая зола жжеть подошвы и препят-Ствуеть останавливаться для отдохновенія... Признаюсь, Что я не разъ чувствоваль въ себъ болье охоты къ Обратному пути, нежели къ продолжению его. Наконецъ, Выбившись совершенно изъ силъ, добрался я до кра-Тера, и легь на краю его.-Представь себъ яму въ нъ-Сколько соть футовъ глубины, болже версты въ попе--речникъ, съ неровными, то отвъспыми, то менъе крутыми берегами, - вотъ теперешній кратеръ; дна его не видно, изъ него выходить жаркій паръ, а по краямъ вола такъ горяча, что, лежа, чувствуещь мгновенно теплую сырость, проникающую сквозь одежду. Несмотря на это, я и товарищи ръшились туть провести ночь; котъли видъть восходящее солнце и надъялись, что удастся намъ быть свидътелями какого-нибудь вудканическаго феномена; и такъ. мы отправили проводниковъ обратно къ эрмитажу за дровами, факелами, хлъбомъ и виномъ. -- Солнце закатилось въ облакахъ и туманъ, и тъмъ лишило насъ прекраснаго зрълища.-Наступила совершенная темнота; въ Неаполъ и Портичи свътлълись отдаленные огоньки, а передъ нами въ бездив Везувія—въ насколькихъ мастахъ зажглось синеватое пламя: это быль газъ, безпрестанно поднимающійся изъ кратера. Вдругъ, раздался сильный подземный шумъ; подобно катящемуся по тучамъ грому, пробъгалъ онъ пустоту горы, то удаляясь, то приближаясь

съ трескомъ, а иногда съ звонкими ударами, происходящими какъ будто отъ молота, ударяющагося о металлъ. Потомъ глубокое молчание-и опять сильные въ бездив удары, за ними ужасное клокотаніе. Я прислушивался, смотрелъ въ черную пропасть и ждалъ новаго явленія; но все утихло, слышанный мною шумъ былъ точно неземной. - Настала полночь, мы почувствовали свъжую сырость и съ нетеривніемъ желали возвращенія проводниковъ; они медлили и дали намъ время одуматься, а наблюдательному нашему расположенію простыть. Наконецъ, вдали по направленію отъ эрмитажа, показался свътъ; онъ тихо приближался къ намъ, - то были проводники; прошло еще полчаса, и мы на вершинъ Везувія разложили большой огонь, обогрълись, поужинали и, несмотря на темноту, решились сойти съ горы, чтобы остальное время ночи провести у пустынника. Съ трудомъ начали спускаться и наконецъ, спотыкаясь и падая, добрели до эрмитажа. Я расположился ночевать на двор'в; жилище отшельника не блистало со стороны чистоты, и съ перваго взгляда догадался я, что онъ живеть туть не одинь, а имветь тысячи върныхъ товарищей, насъкомыхъ, которые бы мнъ спать не дали, да и на другой день не захотъли-бы со мной разстаться... но я спалъ недолго; прогуливаясь одинъ подъ развъсистыми дубами, встрътилъ первые лучи солнца, которое мало-по-малу начало освъщать богатую Сатрадна felice, Неапольскій заливъ, Неаполь и синія горы римскихъ владеній. Утро незабвенное! Здесь впервые окинулъ я глазомъ благословенный сей край, гдв и горячій пепель и всесожигающая дава обращаются въ пользу поселянина и вскоръ щедро награждають его за нанесенный ему уронъ. Густой виноградникъ, тучныя поля, весь годъ зеленые огороды-свидътельствують о плодовитости огненной сей почвы.

Мои спутники, заспанные, но не выспавшіеся, выходя одинъ за другимъ изъ кельи пустынника, необычайными тьлодвиженіями подтвердили, въ глазахъ моихъ, справедливость моей догадки, и я не раскаялся въ проведенной мною безъ крыши ночи.

Мы съли опять на ословъ, а въ Портичи въ коляски, и возвратились въ Неаполь, гдъ всъ распрашивали насъ о бывшемъ въ прошлую ночь на Везувіи маленькомъ изверженіи. Часовые и гуляющіе по неапольской набережной увърены были, что огонь, видънный ими на вершинъ горы, выходиль изъ кратера...

## Потэдка изъ Неаполя въ Помпею и возвращение чрезъ Геркуланъ.

Еще не прошло двухъ часовъ, какъ оставилъ я Неаполь, гдѣ шумными толпами кипитъ по улицамъ народъ,
и теперь хожу по безлюднымъ домамъ, храмамъ, театрамъ и площадямъ Помпеи. И она имѣла, подобно
Неаполю, своихъ жителей, свои увеселенія, свои богатства и гавань съ кораблями, и войско. Одинъ часъ,
быть можетъ, обратилъ обширный городъ въ пространную гробницу и, чрезъ семнадцать столѣтій, путешественникъ читаетъ на каждомъ домѣ четкими литерами
имя давно истлѣвшаго хозяина; вездѣ видишь слѣды
бывшаго населенія, порядка, роскоши, признаки вѣры,
обычаевъ и даже внутренняго устройства жилищъ.

Здѣсь всякій уголокъ занимателенъ; чувство какогото самолюбія овладѣло мною, когда я примѣтилъ, что могу, безъ помощи ученыхъ и учености, читать въ протекшихъ столѣтіяхъ и, вопрошая самъ видимые мною предметы, узнавать безъ догадокъ, какъ жили древніе, какъ проводили время, какія почести отдавали умершимъ, какъ жрецы приносили жертвы богамъ и какъ обманывали народъ...

Дома помпейскіе болье или менье между собою сходны, почти всь имьють одинаковое расположеніе, потому что древніе почти всь жили одинаково.—Если-

Подорожу ль передъ тобой, Сравню ль его съ твоимъ страданьемъ?!.. Я вижу, молодость твоя Въ прекрасномъ цвътъ умираетъ-И страсть, убінца бытія, Тебя безмольно убиваеть... Лавно веселости ужъ нъть! Гдъ остроты пріятной живость, Съ которой ты являлся въ свътъ? Товарищъ грустный! молчаливость Повсюду следомъ за тобой: Ты, молча, радостей дичишься--И къ жизни холоденъ, дружищься Съ одной убійственной тоской, Владъльцемъ сердца одинокимъ... Мой другъ! съ участіемъ глубокимъ Я часто на лицъ твоемъ Ловлю души твоей движенья-Болъзнь любви безъ утоленья Изображается на немъ: Склоненность робкая предз ней, Несвязность смутная рѣчей Въ желанномъ сердцу разговоръ... Перерывающійся гласъ... Къ тому, что окружаетъ насъ Задумчивое невниманье; Присутствіе (ея)-очарованье И неприсутствіе-тоска, И трепетъ, признакъ страсти тайной. Когда послышится случайно Любимый гласъ издалека... И это все, что сердцу ясно, А выраженью не подвластно.--Сін примъты знаю я! На то мой жребій даль миб право... Но то, въ чемъ сладость бытія, Должно ли быть его отравой? Нъть, милый, ободрись: она Столь восхитительна не даромъ. Души глубокой чистымъ жаромъ Сія краса оживлена! Сей ясный взоръ-онъ не обманчивъ: Подъ сей веселостью живой

въ спальню, которая окошками въ садъ; за нею рядъ комнать, гдв жили женщины; столовая и еще много другихъ жилыхъ покоевъ. Нъсколько ступеней ведутъ въ подвалъ; онъ состоить изъ трехъ корридоровъ, соотвътствующихъ тремъ сторонамъ крытаго хода на дворъ; подваль сей служиль погребомь, и теперь еще видны въ немъ большіе глиняные, остроконечные сосуды, въ коихъ сохраняли вино. - Здъсь нашли кости 17-ти человъкъ, въроятно, скрывшихся туть во время пепельнаго дождя; въроятно также, что въ числъ ихъ находилась хозяйка дома; на ней найдены серьги и другія золотыя украшенія; въ королевскомъ музев показывають слвпокъ груди и части одежды сей женщины, отпечатавшіеся въ отвердъвшей золь, которая ее удушила. У дверей, ведущихъ изъ сада въ поле, найдены также два скелета: одинъ изъ нихъ (быть можеть хозяинъ) держаль въ одной рукъ связку ключей, въ другой золотыя и серебряныя монеты; шедшій за нимъ несъ нъсколько бронзовыхъ и серебряныхъ сосудовъ.

Разсматривая домъ сей, всего болъе дивился я прочности строенія, а особенно штукатуркъ, имъющей глянецъ мрамора, и живописи красокъ въ сохранившейся по ствнамъ живописи. Тв, однако-жъ, кои равняютъ съ произведеніями Рафаэля и Сальватора Розы картины, найденныя въ Помпев и даже Геркуланв, ослвплены, мнъ кажется, пристрастіемъ къ древнимъ. То, что открыто въ обоихъ городахъ, доказываеть, по моему мнънію, что скульптура была тамъ гораздо совершениве живописи. Въ числъ статуй, вырытыхъ въ храмахъ, иныя превосходны во всъхъ отношеніяхъ, а стъны тъхъ-же храмовъ расписаны весьма посредственно. Если-же принять въ соображеніе, что на ствнахъ писали не лучшіе художники, то тогда и я признаюсь, что древніе маляры были гораздо искуснъе нашихъ, потому что дъйствительно въ иныхъ картинахъ замътна кисть хорошаго художника. Впрочемъ, пристрастное въ семъ случат суждение нъ-

сколько извинительно; мнв самому не шла на умъ критика, когда я быль въ присутствіи сихъ зданій; они внушають почтеніе и даже нікоторую признательность: безъ нихъ, могли-ли бы мы такъ живо перенести себя въ прошедшее, за тысячу семьсоть лать?-Дома тахъ жителей Помпеи, которые были бъднъе, совершенно сходны съ бъдными домами жителей Портичи и другихъ мъстъ по сосъдству Неаполя: одна довольно тъсная комната достаточна здёсь и теперь для цёлаго семейства; въроятно, что и тогда, какъ нынче, ремесленники и работали, и стрянали, и объдали на улицъ. Климатъ былъ тоть-же, следовательно и обычаи техъ времень имели сходство съ теперешними обычаями. Но тогда каждый членъ общества принадлежалъ болъе обществу, нежели самому себъ; а потому и зданія общественныя были великолъпны, а частныя жилища скромны; и изъ надписей, найденныхъ въ Помпев подъ некоторыми храмами, видно, что послъ землетрясенія, предшествовавшаго нъсколькими годами разоренію сего города, иные жители на своемъ иждивеніи исправили и выстроили упавшія ствны сихъ храмовъ, прежде нежели приступили къ исправленію собственныхъ домовъ своихъ.

Вышедь изъ описаннаго мною дома, пошель я къ городскимъ воротамъ; по объимъ сторонамъ улицы видны гробницы, иныя мраморныя, украшены барельефами, другія изъ простого везувійскаго камня, и каждая съ хорошо сохранившеюся надписью. Внутренность ихъ мало занимательна, потому что замѣчательнѣйшія вещи вынуты и находятся въ музев. По нѣкоторымъ примѣтамъ, когда откапывали сіи гробницы, можно было догадаться, что уже прежде (быть можеть самими жителями) были онъ отрыты и обобраны.—Подлѣ одной изъ гробницъ находится то мѣсто, гдѣ родственники и друзья собирались вокругъ каменнаго стола, и, лежа на каменныхъ скамьяхъ, ѣли и пили въ честь умершаго. Неподалеку отъ воротъ, виденъ домъ, который, по мнъ-

нію нѣкоторыхъ, долженъ былъ принадлежать Цицерону.

Я вошель вь городь: на каждомъ домѣ кистью и красными чернилами означено имя хозяина. Сверхъ того, во многихъ мѣстахъ на стѣнахъ такимъ-же образомъ написаны различныя объявленія: продажа имѣній, лавки, отдающіяся въ наемъ, объявленія отъ театровъ и амфитеатра, день представленія пьесы и имя автора, сраженіе людей съ звѣрями и гладіаторовъ между собою; славнѣйшіе изъ сихъ послѣднихъ названы поименно. Почти во всякой афишѣ увѣдомляютъ публику, что представленіе будетъ съ веларіями (velari), т. е. надъ театромъ будетъ наметь или зонтикъ, защищающій зрителей отъ солнца и дождя. Видишь, что изъ сохранившихся памятниковъ можемъ мы знать навѣрное, какія увеселенія занимали несчастныхъ помпеянъ за нѣсколько дней предъ уничтоженіемъ ихъ города.

Слъдуя по главной улицъ, проходишь мимо многихъ лавокъ, гдъ продавали вино, масло, теплые и прохладительные напитки, хлъбъ; мимо аптеки, скульптора, хирургическаго заведенія, музыкальной школы, мыльной фабрики, кузнеца и проч., и проч. Все это не догадки; изъ предметовъ, найденныхъ въ домахъ, безощибочно можно было заключить о ихъ назначеніи.—Въ музеъ хранятся сосуды, инструменты, мука, печеный хлъбъ, крупа, миндаль, изюмъ и множество другихъ вещей.

Помпейскій форумъ.—Продолговатая четыреугольная площадь, шаговъ въ 300 длины; съ двухъ сторонъ ея было по три ряда колоннъ, которыя поддерживали кровлю и служили вѣроятно для прогулки во время дурной погоды: на одномъ концѣ площади нѣсколько пьедесталовъ, но на нихъ не нашли ни одной статуи, что служитъ еще доказательствомъ, что здѣсь уже и прежде отрывали нѣкоторыя мѣста.—Многія изъ колоннъ треснули, другія повалились, не отъ времени, а отъ земле-

трясенія, повредившаго нъкоторыя зданія Помпеи за тринадцать лѣть до ея совершеннаго уничтоженія. Изъ близъ лежащихъ матеріаловъ и нѣсколькихъ исправленныхъ колоннъ видно, что жители занимались починкою сего портика, когда Везувій воспрепятствовалъ имъ привесть оную къ окончанію.

Храмъ Изиды. - Умалчивая о храмахъ Венеры, Эскулапа, Юпитера, я говорю о храмъ Изиды, потому что онъ сохраненъ гораздо лучше прочихъ: во многихъ мъстахъ неаполитанскаго королевства видны остатки храмовъ, посвященныхъ египетскимъ божествамъ. Жители морского берега, имъя торговое сообщение съ Александрією, ввели и у себя поклоненіе Ибису, Анубису и пр. Изображенія всёхъ сихъ боговъ съ собачьими головами. съ журавлиными носами, найдены здёсь въ храмъ Изиды. Онъ не великъ, не имълъ крыши, но рядъ колоннъ, параллельно тремъ ствнамъ его, поддерживалъ, какъ и въ другихъ храмахъ, неширокую кровлю, подъ коей укрывались отъ дождя. На одномъ концъ храма нъсколько ступеней ведуть на возвышение, гдъ въ стънъ видны три впадины, въ коихъ стояли идолы. Возвышеніе это сзади им'веть потайную лістницу, и довольно правдоподобно, что туть скрывался жрець, игравшій роль божества и отв'ячавшій за него вопрошающимъ, Предъ возвышениемъ стоятъ два жертвенника; на одномъ изъ нихъ закалывали, на другомъ сжигали жертву; другіе жертвенники близъ колоннъ служили для куренія. Въ задней части зданія: кухня и двъ комнаты, гдъ жили жрецы. Здъсь нашли всю утварь языческаго храма, но любопытнъе всего два скелета жрецовъ: одинъ изъ нихъ, стараясь избъгнуть смерти, пробиль топоромъ ствну; товарищъ его изъ пренебреженія къ жизни, или изъ привязанности къ наслажденіямъ ея-умеръ за столомъ, подлѣ коего лежали остатки куренка и яичная скорлупа.

Театры: комическій и трагическій. — Они стоять одинь

подлѣ другого; первый замвчателенъ твмъ, что, противъ обыкновенія древнихъ театровъ, быль крытый; оба невелики, но трагическій отличается разм'вромъ и мраморными украшеніями; въ обоихъ видны міста для весталокъ; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ, сцена весьма мала, она оканчивается ствною и тремя дверями, откуда выходили актеры. Хотя и найдены признаки машинъ, хотя антикваріи и ув'вряють, что древніе умъли вводить въ театральныя представленія всв извъстныя намь волшебства, полеты и проч., но глядя на малое пространство сцены, на близкое ея отъ зрителей разстояніе, я антикваріямъ не вірю. Разборчивый вкусъ помпеянъ не оставилъ-бы ихъ ни на минуту въ заблужденіи, и они скоро зам'втили-бы въ легкихъ облакахъ грубую ткань дымки, въ восходящихъ солнцв и лунв намасленные бумажные круги, а въ летающемъ по воздуху геров, поддерживающую его проволоку и веревку. При томъ-же, извъстно, что у древнихъ не было вечернихъ представленій, а при дневномъ свъть нъть возможности обмануть глазъ и самаго незрячаго жителя.

Амфитеатръ. - Величественное, весьма хорошо сохранившееся зданіе. Оно мало чёмъ меньше римскаго Колизея, а назначение его было то-же: звъриная травля, сраженіе зв'врей съ людьми и людей между собою, привлекали сюда весь городъ и всвхъ окрестныхъ жителей. Невольникъ и гладіаторъ, назначенные бороться со львомъ и тигромъ, не только жертвовали жизнью, но должны еще были идти на смерть съ равнодушіемъ, съ ръшительностью и умирать по извъстнымъ правиламъ. Тотъ изъ нихъ, который показывалъ робость и малодушіе, быль зрителями обругань и издыхаль со стыдомъ. Мертвыя тъла выносили съ арены чрезъ особую дверь. Страбовъ, упоминая о нравахъ жителей Кампаньи, говорить, что даже на пирахъ, на которые свывали они друзей, нъсколько паръ гладіаторовъ сражались и проливали кровь, между тъмъ какъ варвары сін насыщаполное любви и заботы о своемъ далекомъ другѣ. Письмо это было писано въ іюлѣ 1851 года — и было послѣднимъ письмомъ Жуковскаго.

Лишь одинъ разъ, въ 1824 году, то-есть, за двадцатьсемь лѣть до написанія этого письма, крѣпкую и неразрывную дружбу этихъ двухъ людей омрачила небольшая, набѣжавшая тучка... Правда, размолвка ихъ продолжалась всего нѣсколько дней — и закончилась полнѣйшимъ примиреніемъ; но, тѣмъ не менѣе, она произошла,—и о ней мы разскажемъ здѣсь нѣсколько подробнѣе, такъ какъ она представляеть нѣкоторый интересъ.

Къ этой маленькой размолвкъ, оказывается, было примънимо извъстное французское изреченіе-,cherchez la femme". Произошла она въ Аничковомъ дворцъ. Жуковскій и Перовскій, будучи холостыми людьми, стали вздыхать по одной и той же фрейлинъ, графинъ Самойловой, остававшейся къ нимъ — увы! — совершенно равнодушной. Въ своей любви къ этой строгой красавицъ Перовскій, будучиоть природы болье откровеннымъ признался впервые своему другу, Жуковскому, который поступилъ при этомъ случав вполнв дружески и даже съ нъкоторымъ самопожертвованіемъ: онъ не только подавиль въ себъ личное чувство зарождающейся любви. но еще и написалъ своему другу следующее посланіе — не особенно важное, какъ увидимъ, по своимъ стихотворнымъ достоинствамъ, но дышащее любовью къ "товарищу" и искреннимъ желаніемъ ему успъха и счастія. Вотъ это стихотвореніе:

"Товарищъ! вотъ тебъ рука!
Ты другу во-время сознался:
Къ любви была душа близка,
Въ ней также пламень загорался,
Животворитель бытія,—
И жизнь отцвътшая моя
Надеждой снова зацвътала:
Опять о счастьи мнъ шептала

Мечта-знакомецъ старины!,.. Дорогой странникъ утомленный, Узръвъ съ ходма неотдаленный Предъль родимой стороны, Трепещеть, сердцемъ оживаетъ, И жаднымъ взоромъ различаетъ За горизонтомъ отчій кровъ И слышить снова шумъ дубовъ, Тъхъ самыхъ, что давно шумъли Надъ нимъ, игравшимъ въ колыбели, Въ виду родительскихъ гробовъ;-Онъ небо узнаетъ родное, Подъ коимъ счастье молодое Ему сказалося впервой Неизъяснимымъ упованьемъ, Прискорбно-сладкимъ ожиданьемъ, Невыразимою тоской!.. Живымъ- утраченное мнится; Онъ снова гость минувшихъ дней:-И снова жизнь къ нему теснится Всей милой прелестью своей... Таковъ былъ я одно мгновенье!-Прелестно-быстрое видънье Давно не посъщавшій другъ-Меня внезапно навъстило, Меня внезапно уманило На первобытный жизни лугы! Любовь мелькнула предо мною... Съ возобновленною душою Я къ лиръ бросился моей,-И подъ рукой нетерпъливой Бывалый звукъ раздался въ ней,-И мертвое-мнъ стало живо. И снова на бездушный свъть Я оглянулся, какъ поэтъ... Но-удались, мой посътитель! Не у меня тебъ гостить-Не мив о жизни возвъстить Тебъ, святой благовъститель!.. Товарищъ! мной ты не забытъ; Любовь друзей не раздружить Симъ несозръвшимъ упованьемъ, Едва отвъданнымъ душой,

ENTER DESTRUCTION ENTER HAT INCHES HAD DESCRIBED BOUNT OF THE PARTY OF

🗠 🖘 nguille m est le le crain-- 10 1150 - 1 son er seul et -2-2-1 pas : :: ::s les Sin şiriê-... les ut in as le nte in the last F = -11I sob ore, □ ie " veuse e langers s n bon-

stime et à la

2 (2 ч о пись стородо по того по тог

безъ денегъ, теплаго платья и даже безъ сапогъ, отнятыхъ конвойными. Затъмъ, спустя почти два года, узнавъ, что союзныя арміи вступили во Францію, онъ бъжалъ изъ Орлеана, гдъ подъ карауломъ содержались плънные (русскіе, англичане и испанцы) — и добралсятаки до русскаго отрядя, благодаря главнымъ образомъ, прекрасному знанію французскаго языка.

Испытанныя Перовскимъ въ плену лишенія и страданія обратили на него, по возвращеніи въ Россію, особое вниманіе вел. кн. Николая Павловича, который, узнавъ его ближе, ввелъ потомъ, какъ и Жуковскаго, въ свою семью. Впоследствіи, однако, Перовскій, сравнительно. не сдёлаль такой блестящей карьеры, на которую могь разсчитывать и которую могь ожидать - какую сдълали, напр., графы Адлерберги, Орловъ, Бенкендорфъ и даже Клейнимихель и Нессельроде: его замъчательно прямой и нетщеславный характеръ, острый, хотя и не влой языкъ и глубокое отвращение отъ лжи, низкопоклонничества и лести \*), сдълали то, что онъ не оставался въ Петербургъ, вблизи двора, постоянно,-и лучшіе годы своей службы, въ царствование Николая Павловича, провель на окраинахъ Россіи-въ Оренбургв и частію на Кавказъ. Эти же его качества, столь цънимыя въ немъ Жуковскимъ, создавали ему массу враговъ, бросавшихъ ему, при всякомъ удобномъ случав, палки въ колеса... Графы Чернышевъ и Нессельроде и даже ки. Меньшиковъ не мало вредили Перовскому на всъхъ путяхъ его, въ особенности за время неудачнаго зимняго похода въ Хиву. Одинъ Жуковскій оставался преданъ и въренъ ему до конца своей жизни, - и, уже будучи почти слѣпымъ, написалъ ему, ощупью, по подкладываемой подъ руку линейкъ, письмо изъ Бадена,

<sup>\*)</sup> Въ дневникъ великато князя Николая Павловича, 1824 года имъются, напр., слъдующія строки: ..., Сегодня я даль В. Перовскому кресть, а овъ, встрътясь, даже не поблагодарилъ меня".

полное любви и заботы о своемъ далекомъ другѣ. Письмо это было писано въ іюлѣ 1851 года — и было послѣднимъ письмомъ Жуковскаго.

Лишь одинъ разъ, въ 1824 году, то-есть, за двадцатьсемь лѣтъ до написанія этого письма, крѣпкую и неразрывную дружбу этихъ двухъ людей омрачила небольшая, набѣжавшая тучка... Правда, размолвка ихъ продолжалась всего нѣсколько дней — и закончилась полнѣйшимъ примиреніемъ; но, тѣмъ не менѣе, она произошла,—и о ней мы разскажемъ здѣсь нѣсколько подробнѣе, такъ какъ она представляетъ нѣкоторый интересъ.

Къ этой маленькой размолвкъ, оказывается, было примънимо извъстное французское изреченіе-, cherchez la femme". Произошла она въ Аничковомъ дворцъ. Жуковскій и Перовскій, будучи холостыми людьми, стали ездыхать по одной и той же фрейлинъ, графинъ Самойловой, остававшейся къ нимъ — увы! - совершенно равнодушной. Въ своей любви къ этой строгой красавицъ Перовскій, будучиоть природы болже откровеннымъ признался впервые своему другу, Жуковскому, который поступилъ при этомъ случав вполнв дружески и даже съ нъкоторымъ самопожертвованіемъ; онъ не только подавилъ въ себъ личное чувство зарождающейся любви. но еще и написалъ своему другу слъдующее посланіе — не особенно важное, какъ увидимъ, по своимъ стихотворнымъ достоинствамъ, но дышащее любовью къ "товарищу" и искреннимъ желаніемъ ему успъха и счастія. Вотъ это стихотвореніе:

> "Товарищъ! вотъ тебъ рука! Ты другу во-время сознался:— Къ любви была душа близка, Въ ней также пламень загорался, Животворитель бытія,— И жизнь отцвътшая моя Надеждой снова зацвътала: Опять о счастьи мнъ шептала

Мечта-знакомецъ старины!,.. Дорогой странникъ утомленный, Узръвъ съ холма неотдаленный Предълъ родимой стороны, Трепещеть, сердцемъ оживаетъ, И жаднымъ взоромъ различаетъ За горизонтомъ отчій кровъ И слышить снова шумъ дубовъ, Тъхъ самыхъ, что давно шумъли Надъ нимъ, игравшимъ въ колыбели, Въ виду родительскихъ гробовъ;-Онъ небо узнаетъ родное. Подъ коимъ счастье молодое Ему сказалося впервой Неизъяснимымъ упованьемъ, Прискорбно-сладкимъ ожиданьемъ, Невыразимою тоской!.. Живымъ- утраченное мнится; Онъ снова гость минувшихъ дней:-И снова жизнь къ нему тъснится Всей милой прелестью своей,... Таковъ былъ я одно мгновенье!-Прелестно-быстрое видънье - Давно не посъщавшій другь-Меня внезапно навъстило, Меня внезапно уманило На первобытный жизни лугь! Любовь мелькнула предо мною... Съ возобновленною душою Я къ лиръ бросился моей,-И подъ рукой нетерпъливой Бывалый звукъ раздался въ ней,-И мертвое-мнв стало живо, И снова на бездушный свътъ Я оглянулся, какъ поэтъ... Но-удались, мой посътитель! Не у меня тебъ гостить-Не мнъ о жизни возвъстить Тебъ, святой благовъститель!.. Товарищъ! мной ты не забытъ: Любовь друзей не раздружить Симъ несозръвшимъ упованьемъ, Едва отвъданнымъ душой,

Подорожу ль передъ тобой, Сравню ль его съ твоимъ страданьемъ?!.. Я вижу, молодость твоя Въ прекрасномъ цвътъ умираетъ-И страсть, убійца бытія, Тебя безмольно убиваеть... Давно веселости ужъ нъть! Гдъ остроты пріятной живость, Съ которой ты являлся въ свътъ? Товарищъ грустный! молчаливость Повсюду следомъ за тобой: Ты, молча, радостей дичиться-И къ жизни холоденъ, дружишься Съ одной убійственной тоской, Владъльцемъ сердца одинокимъ... Мой другъ! съ участіемъ глубокимъ Я часто на лицъ твоемъ Ловлю души твоей движенья-Болъзнь любви безъ утоленыя Изображается на немъ: Склоненность робкая предз ней, Несвязность смутная ръчей Въ желанномъ сердцу разговоръ... Перерывающійся гласъ... Къ тому, что окружаетъ насъ Задумчивое невниманье; Присутствіе (ея)-очарованье И неприсутствіе-тоска, II трепетъ, признакъ страсти тайной. Когда послышится случайно Любимый глась издалека... И это все, что сердцу ясно, А выраженью не подвластно.-Сін примъты знаю я! На то мой жребій даль мить право... Но то, въ чемъ сладость бытія, Должно ли быть его отравой? Нътъ, милый, ободрись: она Столь восхитительна не даромъ. Души глубокой чистымъ жаромъ Сія краса оживлена! Сей ясный взоръ-онъ не обманчивъ: Подъ сей веселостью живой

Анахорета, жителя пустыни, въ дичи глухой, непроходимой, которому объдъ дають древа, а питіе-ручей, у котораго въ хижинъ кружится ръзвый коть, въ углу кричить сверчокъ! Ты ошибешься: здешніе пустынники завладъли самыми красивыми, самыми мъстами; иностранцы - путешественники являются къ нимъ обыкновенно прежде, нежели къ своимъ посланникамь; они видять и принимають болже гостей, чжмъ здъщніе министры; приходящимъ ни пить, ни всть не дають, а просять у нихъ денегъ; сами-же пьють вино, влять мясо; вмъсто кошекъ и сверчковъ, держатъ мышей и блохъ, словомъ, ничъмъ не схожи съ идеальными пустынниками, развъ нечистотою и разодраннымъ платьемъ. Но возвратимся къ горъ. Римскій императоръ Тиверій любиль это м'всто; однажды, гуляя туть (такъ разсказываеть историкъ Светоній), онъ весьма удивился дерзкой смёлости одного рыбака, который, завидёвъ Тиверія, взобрался къ нему по скалъ, почитавшейся дотолъ неприступною и, поднесши ему необыкновенной величины рыбу, ждалъ награды за такую услугу. Тиверію непріятна была смілость рыбака: онъ изъ шутки приказалъ натереть ему лицо рыбьею чешуею, а когда въ кровь истертый бъднякъ началъ радоваться вслухъ, что не вздумалось ему поднести Тиверію пойманнаго имъ морского рака, последній услышаль слова сін и велель тотчасъ тереть его лицо шкурою рака. Свободные отъ дъль часы, Тиверій часто проводилъ подобнымъ образомъ. Иногда за преступленія, иногда по подозрѣнію, а часто и просто для увеселенія, приказывалъ прогнъвавшихъ его сбрасывать съ высоты утеса: тв изъ несчастныхъ, которые долетали до моря, не разбившись вдребезги, были убиваемы людьми, ожидавшими ихъ Въ лодкахъ...

Здѣсь видны развалины маячной башни; за нѣсколько дней предъ смертью Тиверія, она разрушилась отъ землетрясенія. На островѣ Капри есть два городка: нижній и

не было дома. На другой день, Жуковскій явился къ ней для урока русскаго языка, которые онъ ей въ то время даваль; а затёмъ, на вопросъ великой княгини—какъ былъ проведенъ вечеръ наканунѣ, поэтъ разсказаль, что всѣ очень веселились, что были танцы, въ которыхъ онъ, Жуковскій, не принималъ участія, но что Перовскій былъ особенно въ духѣ, много танцоваль и "карячился" съ дѣтьми... Великая княгиня, еще мало въ то время знакомая съ русскимъ языкомъ, не поняла, по всей вѣроятности, этого слова какъ бы слѣдовало—и въ разговорѣ своемъ въ тотъ же день съ Перовскимъ, сообщила ему, что ей извѣстно, какъ онъ веселился наканунѣ съ ея дѣтьми и какъ онъ "карячился"... Вотъ изъ-за этого-то слова и загорѣлся весь сыръ-боръ...

Перовскій, тотчась же послів разговора съ великой княгиней, отправился къ Жуковскому объясняться. Между ними произошель крупный разговоръ, въ конців котораго Перовскій такъ вспылилъ, что сказалъ Жуковскому: — Дуракъ!

Кроткій и любвеобильный поэть ограничился лишь твить, что сказалъ Перовскому:—Пошелъ вонъ!

Перовскій ушель. А затімь... затімь, начались взаимныя терзавія и мученія двухь добрійшихь и благороднійшихь людей, горячо любившихь другь друга... На другой же день размолвки, Жуковскій не вытерпівль—и написаль своему вспыльчивому другу слідующее письмо, дышащее юморомь и любовью и въ которомь вылилась отчасти ніжная и благородная душа поэта. Воть это письмо, гді Жуковскій обращается къ другу уже на вы

## "Василій Алексвевичъ!

"Думаль ли я, что первый листь изъ новокупленной мною бумаги у г-на Ольхина употреблю на то, чтобы своими письменными убъжденіями стараться укротить гитвь вашъ, произведенный нашими обоюдными грубыми непристойностями?!.. Боже мой, какъ невърна жизнь

человъческая!—Два друга, дышавшіе, кажется, до сихъ поръ единогласно, въ совокупности и, такъ сказать, въ единственномъ числъ,—хотя они сами и во множественномъ,—два Пилада, два Ореста, можно сказать даже два Данона и Пидіаса — вдругъ, въ одву минуту, безъ всякаго предварительнаго приготовленія, свиръпъють: одинъ, въ какомъ-то бъснотворномъ неистовствъ, говорить другому: "Дуракъ!", а тотъ, въ помъщательствъ остервенънія, отвътствуетъ: "Пошелъ вонъ!."

"И что же? Раздраженный, негодующій другь идеть вонь—идеть и не возвращается!.. И за что все сіе?—за бъсовское навожденіе! за танцовальное искусство, въ которомъ и тоть и другой не искусны... Господи, Боже мой! Что же такое Твоя жизнь, данная намъ для блага и на то, чтобы мы, посредствомъ добродътели, удостоивались Твоего рая?!.. Давно говорить пословица: "ляжешь живой, а встанешь мертвый"!..

"Василій Алексвевичъ! Я не для того сказаль вамъ "пошелъ вонъ", чтобы и въ самомъ дълъ вы пошливонъ, а для того, чтобы вы пошли вонъ изъ гиљва и возвратились-бы въ милость. Въдь вы назвали меня "дуракомъ"... Ну, какой-же я "дуракъ"?.. Развъ не читали вы моихъ стихотвореній? Такъ дураки не пишуть. Прочитайте-ка одно, которое начинается такъ: "Товарищъ, вотъ тебъ рука!"-и увидите, что я знаю то, что говорю. А если я и сказалъ ея императорскому высочеству государынъ великой княгинъ о томъ, что вы карячились, танцуя съ дътьми, то я этимъ еще не оскорбилъ ни чести вашей, ни дружбы - и могу безъ угрызенія совъсти повторить вышеупомявутое стихотвореніе. Его-же теперь надобно повторить съ большимъ колыханіемъ сердца, ибо врагъ близко и нуженъ союзъ, чтобы его побъдить.

"Василій Алексвевичь! "Подивонь"—значить подисюда! Пребываю Вашъ покорнвишій слуга-дуракъ Василій Жуковскій".

вый смысль. Затьмъ, оба они были очень образованными людьми - и оба-же были чрезвычайно близки къ семь великаго князя Николая Павловича и къ нему самому, — и впослъдствіи, когда великій князь сталь императоромъ, оба они были осыпаны милостями царя и на обоихъ были воздагаемы царскія порученія величайшей важности. Такъ, на Жуковскаго было возложено воспитание юнаго наслъдника престола, цесаревича Александра Николаевича; на Перовскаго, ставшаго впоследствіи графомъ, возлагались не разъ чрезвычайныя военныя порученія-и, между прочимъ, онъ быль назначень, въ 1839 году, главнымъ начальникомъ военной экспедиціи въ Хиву, а затімъ, поздніве, въ 1851 году, оренбургскимъ и самарскимъ генералъ-губернаторомъ и командиромъ отдъльнаго оренбургскаго корпуса, войска коего, подъ его начальствомъ, взявъ кръпость Акъ-Мечеть, положили начало завоеванію кокандскаго ханства \*).

Было и еще нъчто одинаковое въ судьбъ этихъ людей: оба они были, какъ извъстно, незаконнорожденные. Одинъ былъ сыномъ помъщика Бунина и плънной турчанки, другой — побочнымъ-же сыномъ графа Алексъя Кирилловича Разумовскаго \*\*). Надъ этимъ нелегаль-

<sup>\*)</sup> Изъ времени перваго губернаторства Перовскаго въ Оренбургъ, въ 30-хъ годахъ, слъдуеть отмътить, между прочимъ, два интересныхъ событія: первое — это пріъздъ въ Оренбургъ Пушкина, ради составлявшейся имъ въ то время "Исторін Пугачевскаго бунта", и Жуковскаго, сопровождавшаго (въ 1837 году) наслъдника цесаревича Александра Николаевича въ его путешествіи по Россіи. Оба—и Пушкинъ, и Жуковскій — жили, за время своего пребыванія въ Оренбургъ, у Перовскаго, въ его квартиръ въ караванъ-сараъ, — въ губернаторскомъ домъ.

<sup>\*\*)</sup> Графъ А. К. Разумовскій, бывшій министромъ народнаго просвъщенія (сынъ гетмана Кирилла Григорьевича Разумовскаго) тенатъ на графинъ В. П. Шереметевой, вскоръ послъ брака в съ женою и не имътъ возможности получить формальный потому и не могъ усыновить Перовскаго и его братьевъ.

нымъ происхожденіемъ, очень мало, повидимому, безпокоившемъ этихъ умнъйшихъ и образованнъйшихъ людей, одинъ изъ нихъ, Перовскій, впослъдствіи мътко и эло посмъялся въ одномъ изъ писемъ къ своему другу Жуковскому, которое помъщается ниже.

Впрочемъ, и въ этой дружов, какъ и всегда, одинъ изъ нихъ отчасти главенствовалъ надъ другимъ: Жуковскому принадлежала первенствующая роль; по крайней мъръ, Перовскій, будучи человъкомъ въ высшей степени скромнымъ и застънчивымъ, самъ находилъ, что онъ "стоитъ ниже" своего уже знаменитаго въ то время друга, который невольно, быть можетъ, подавлялъ его своею ученостью и поэтическимъ талантомъ.

Этихъ двухъ замѣчательныхъ людей связывало между собою еще и то обстоятельство, что оба они были всѣмъ обязаны лишь самимъ себъ. Протекціи Жуковскій не имѣлъ совсѣмъ, а Перовскій хотя и имѣлъ ее \*), но она была для него излишня: такъ велики

<sup>\*)</sup> Воть письмо (1821 года) великаго князя Николая Павловича къ графу Алексъю Кирилловичу Разумовскому (отцу Перовскаго). Изъ него мы узнаемъ, что Николай Павловичъ взялъ на себя трудъ напомнить отцу Перовскаго о сынъ, о судьбъ и благосостояніи котораго гр. Разумовскій, очевидно, не слишкомъ-то много заботился. Это письмо очень важно еще и по слъдующимъ двумъ обстоятельствамъ: во-первыхъ, мы видимъ, какимъ близнимъ человъкомъ къ вел. кн. былъ Перовскій; а во-вторыхъ, изъ этого письма можно предполагать, что Николай Павловичъ, когда писалъ его и просилъ о Перовскомъ, не зналъ, что онъ будетъ въ скоромъ времени императоромъ и легко сможетъ, помимо равнодушнаго отца, сдълать счастливымъ близкаго къ нему человъка. Письмо это мы приводимъ съ подлинника; оно появляется въ печати впервые. Воть оно:

<sup>&</sup>quot;Vous serez peut-être étonné de la demande que je fais près de vous, mais vous connaissant trop pour douter de votre générosité je ne crains pas de m'adresser à vous, pour plaider une cause qui doit vous être tout aussi chère qu'à moi. Il s'agit du bien-être de mon cher Peroffs. et de toute sa famille. Vous êtes sûrement au fait de l'amitié sincère que je lui porte, il est donc bien naturel que tout ce-

скій лечился и гдѣ пребывала, въ это же время, и семья великаго князя Николая Павловича, онъ писаль своему другу, оставшемуся въ Петербургѣ, слѣдующее:

....Не стану упрекать тебя въ твоемъ молчаніи: лѣнью назвать его и мало, и нельзя, знавши, что ты писалъ великой княгинъ уже четыре раза,-и не по письму, а всякій разъ по цізлой тетради. Не хочу также входить въ сравнение твоихъ отношений къ ея высочеству съ моими отношеніями къ тебъ,-не хочу взыскивать, въ правъ ли ты, писавши такъ часто и много ей. совсъмъ не писать мив?.. Мив извъстенъ твой, весьма справедливый на счеть ея, образъ мыслей; а потому, усматривая, какъ легко тебъ и пріятно превозмочь лівнь, когда дъло идеть о томъ, чтобы писать ея высочеству, я вижу также, что ты не находишь никакого удовольствія писать мить, или получать отъ меня письма,-и еще не довольный темъ, что не пишешь, взялъ еще какое-то странное (a prétention) объщание съ великой княгини не показывать получаемыхъ ею отъ тебя писемъ. Изъ всего этого воть что для меня яспо: ты чувствуешь меня слишкомъ ниже себя и не находишь достойнымъ своей дружбы, особенно въ отдаленіи. Живя въ обществъ вивств, ты, конечно, можешь быть со мною въ нъкоторой связи, разговаривать, иногда смъяться (cela ne tire pas à conséquence)... но если бы, будучи разлучены, я сказаль, что получаю оть тебя письма, или даже, что получиль хотя одно письмо отъ теся, то въ глазахъ всякаго это было бы для меня слишкомъ лестно, а тебъ не дало бы никакой выпуклости (relief). Однако-жъ, всякая тварь имветь о себв выгодное понятіе; а потому, если-бы великая княгиня (которую люблю не изъ подражанія теб'в, и которая не одобрить скромнаго твоего молчанія) не изъявила желанія, чтобы я писаль къ тебъ, то я ръшился уже не брать пера въ твою пользу.

"Ахенскія воды такъ мало, пока, помогли мнѣ, что я остаюсь еще на мѣсяцъ въ Ахенъ—и, вѣроятьо, догоню его высочество \*) только въ Петербургъ. Прощайте, Василій Андреевичъ".

Вслъдь за этимъ письмомъ, на томъ-же самомъ листъ почтовой бумаги большого формата, Перовскій изливаеть свою скорбь на лѣность и молчаніе нъжно любимаго имъ друга въ слъдующей, чрезвычайно интересной "аллегоріи", которую онъ и посылаеть Жуковскому подъ видомъ "перевода" съ китайскаго:

"Одна изъ провинцій китайскаго государства въ особенности извъстна страннымъ обычаемъ родителей, которые почти всегда оставляють детей своихъ, съ некотораго возраста, совершенно на произволъ судьбы, дають имъ какое-либо выдуманное имя и находять удовольствіе въ томъ, что чрезъ нъсколько лъть сами узнать ихъ не могутъ... Въ Китат общее имя симъ несчастнымъ: Василій. Два такихъ Василія, оставленные родными, встрътившись, почувствовали, по сходству участи, одинъ къ другому некоторую дружбу... По край ней мъръ, одинъ изъ нихъ думалъ, что дружба этаискренна, и долго обманывалъ себя... Но время, которое всьмъ обманчивымъ чувствамъ возвращаетъ настоящій видъ, отдало и сей мнимой дружбъ должную справедливость. Случилось это воть какъ. Оба Василія попали ко двору и были приняты въ службу одного изъ принцевъ высокой крови китайскихъ императоровъ, - и одинъ Василій, который быль немного чернве и умиве своего товарища, воспользовался малыми сими преимуществами ему поручили обучать молодую принцессу (которая была монгольскаго поколенія) китайскому языку. Несколько лъть исполняль онъ поручение сіе, а товарищъ его, не примъчая гордости чернаго Василія и не зная даже, чёмъ могъ бы онъ противу него гордиться, старался поддерживать, по прежнему, старинную связь ихъ

Ръчь идеть о великомъ князъ Николат Павловичъ, прітажавшемъ къ своей семьъ, находившейся за границей.

и дружбу. Но черный Василій, мало-по-малу отдаляясь отъ него, воспользовался первою разлукою, забылъ его, не писалъ ему, а писалъ только принцессъ, увъряя ее на китайскомъ діалектъ въ искренной приверженности и привязанности. Принцесса, которая начинала уже говорить и понимать по-китайски и не зная, какъ зовутъ Василія чернаго по отцу, отвъчала ему:

— "Сукинъ сынъ Василій! не върю я твоимъ увъреніямъ! Кто измънилъ дружбъ, тотъ не заслуживаеть въры ни въ какомъ другомъ чувствъ. Товарищъ твой, хотя бълъе и глупъе тебя, но добръе... А потому, какъ скоро воротишься ты ко двору моему, повелъно будетъ гофъ-мужику наказать тебя воловьими жилами по голымъ пяткамъ".

"Прощай, сукинъ сынъ Василій!"

Это и есть то самое письмо, въ которомъ остроумный Перовскій зло вышучиваеть своего "чернаго" (т.-е. смуглаго) друга за его манкированіе въ перепискъ, подтруниваеть надъ своимъ и Жуковскаго нелегальнымъ рожденіемъ и родителями, оставившими ихъ "на произволъ судьбы" и говорить, въ то же время, объ обязанностяхъ Жуковскаго при особъ великой княгини Александры Өеодоровны... Письмо это, повидимому, подъйствовало на Жуковскаго и отчасти достигло цъли: по крайней мъръ, въ имъющихся у насъ письмахъ Перовскаго, писанныхъ какъ въ этомъ, такъ и въ следующемъ году, не встръчаются уже горькія сътованія на молчаніе Жуковскаго, — хотя легкіе упреки въ этомъ смыслъ все еще иногда проскальзывають въ письмахъ. Такъ, напр., въ письмъ изъ Екатеринодара, Перовскій благодарить своего друга за "присланныя въсти" (выръзки изъ газетъ)-и затъмъ пишетъ;

..., Тебя не смъю просить писать мнѣ; а не худо бы: съ твоей стороны это была бы черта благородная, даже человъколюбивая, а ты въдь къ этому способенъ. Здъсь, сравнительно съ Петербургомъ, эти свъдънія гораздо важнъе: тутъ узнать не отъ кого. Изъ всъхъ даровъ Екатерины—Екатеринодаръ, конечно, самый пакостный; его описать трудно: это не городъ и не село; домовъ мало, улицъ много, но теперь по нимъ никто не ходитъ, потому что ни ходить, ни даже ъздить нельзя — грязъ пошадямъ по-брюхо. Ныньче утромъ я, на довольно росломъ конъ, хотълъ-было проъхаться, но принужденъ былъ воротиться вспять, такъ какъ конь мой погрязъ, едва я выъхалъ за ворота.

"Прощай, любезный Василій! напиши хоть нъсколько словъ твоему върному товарищу—В. Перовскому".

Очевидно, Перовскій находиль неотразимую для себя потребность въ письмахъ Жуковскаго. Что отвъчалъ на эти сътованія своему другу поэть Жуковскій и чэмъ онъ объяснялъ и оправдывалъ свое иногда продолжительное молчаніе, мы, къ сожальнію, не знаемъ, такъ какъ всв его письма были Перовскимъ, передъ смертью, сожжены-за исключеніемъ двухъ, пом'вщаемыхъ въ настоящей статьъ. Это сожжение писемъ Жуковскаго и др. представляется актомъ нъсколько посившнымъ - и произошло такъ. Прівхавъ въ Крымъ, въ имівніе Алупку, позднею осенью 1857 года, тяжко больнымъ и чувствуя приближение смерти, Перовскій різшиль сжечь вст письма, имъвшіяся при немъ, такъ какъ въ виду отсутствія при себъ кого-либо изъ близкихъ лицъ и не зная навърное, прівдуть-ли они и когда (телеграфа въ Крымъ въ то время еще не было); онъ не хотвлъ, чтобы эти письма попали въ посторониія руки. И воть, когда онъ уже привелъ это въ исполненіе, то къ нему въ Крымъ, за десять лней до его кончины, прітхали братъ графъ Б. А. Перовскій и графиня А. А. Толстая. На ихъ рукахъ онъ и скончался.

Тѣ два письма Жуковскаго, которыя приводятся въ этой статьъ, уцълъли отъ ауто-да-фе случайно — какъ

STANDARD IN MORES AND IN. CORBRED 15 400 of months impaliations?... A BREY, AGEORGICANT THIS Въ препределяли двагь умиронть-H imparts, 75 Ana Carna. THERE CHES WILLIAMS TO RESERVE Jabro seculiare pre here. l'it omporte iglatelà kabotte. Or buttoged the artificial by observe Товаришь грустамя, изгладавость Honomay orangers sa robust Ты, монта, радостей дичишьм-И же жизни колодене, дружещьм CE oznoż ybinerzennoż riczoż. Втадельнымъ сердна одинскима... Мой другий ок участінив слубовамв Я тасто на лице тво-ив. Повлю души телей движеньявольявь любен безь утоленыя Изображается на немъ: Склоненность робева предв неч. Несвязность смутная ръчей Въ желанномъ сердцу разговоръ... Перерывающием гласъ... Къ тому, что окружаетъ насъ Задумчивое невниманье; Присутствие (ся)-очарованье И неприсутствіе-тоска, И трецеть, признакт, страсти тайной, Когда послышится случайно Любимый гласъ издалека.. И это все, что сердцу ясно, А выраженью не подвластно.-Сін примъты знаю я! На то мой жребій даль мив право... Но то, въ чемъ сладость бытія. Должио ли быть его отравой? Нътъ, милый, ободрись: она Столь восхитительна не даромъ. Души глубокой чистымъ жаромъ Сія краса оживлена!

и взоръ-онъ не обманчивъ: веселостью живой въ лѣсу, зная впередъ, что никто не откликнется... Ты на одинъ фрейлинскій взглядъ, на одну улыбку отвъчаешь мадригаломъ, а я требую оть тебя не отвѣтовъ (на мои письма отвѣчать нечего), а отвѣчай лишь на дружбу.

"Я молчалъ тоже и оттого, что писать было не о чемъ. Давно уже я сижу во Флоренціи, а въ ней, кромъ картинныхъ галлерей, которыя давно описаны, нечего болъе описывать.

"Относительно-же твоего желанія узнать мои мысли на изв'єстную тему, скажу сл'єдующее. По-меему, посл'є несчастія быть несчастнымъ въ любви, самое ужасное, это—казаться, безъ любви, влюбленнымъ... И это еще, пожалуй, хуже перваго. Ув'врять женщину въ чувств'є, котораго не чувствуешь, — гр'єшно; но еще гр'єшн'є, ув'єривъ ее въ этомъ, вывести зат'ємъ изъ заблужденія. Ничто, кажется, не можеть дать право нанести ей вдругъ ударъ—и ея любви, и самолюбію!.. Воть мой ко-дексъ. Челов'єкъ, въ такихъ случаяхъ, долженъ быть самъ себ в и обвинитель, и судья—и судья строгій.

"Обманъ въ любви принято свътскими законодателями не считать обманомъ; оставить женщину ве считается у нихъ проступкомъ... А по-моему, это—истинное преступленіе и противъ чести, и противъ сердца. Я думаю, что и твое убъжденіе будетъ, въ этомъ случать, согласно съ моимъ.

"Теперь о другомъ. Греки съ турками воюютъ. "Святые союзники" глядятъ на нихъ и говорятъ: "Намъ некстати вмъшиваться въ чужія дъла... Къ тому-же, грекамъ стоитъ только привыкнуть, — они тогда и сами одолъютъ турокъ". А между тъмъ, турки ихъ ръжутъ и мучаютъ... Мнъніе "святыхъ союзниковъ" для грековъ, конечно, очень лестно; но я опасаюсь, что пока греки "привыкнутъ"—турки могутъ всъхъ ихъ выръзать... — Твой В. Перовскій".

Наступилъ, затъмъ, 1825-й годъ. Великій князь Николай Павловичъ сталъ императоромъ. Жуковскій сдѣлался лицомъ очень близкимъ-уже не къ великокняжескому, а къ императорскому двору; на него возложено было дело чрезвычайной важности - воспитание малолътняго наслъдника престола, Александра Николаевича. Перовскій же попалъ совстить не туда, куда могъ разсчитывать попасть человъкъ съ выдающимися, имъвшимися въ немъ, талантами администратора и военачальника; онъ быль назначенъ "правителемъ канцеляріи" морского министерства. Послуживъ на этой должности очень короткое время, Перовскій посладъ изъ В'вны гдъ онъ находился въ отпуску, для свиданія съ отцомъ гр. Разумовскимъ), на имя великаго князя Михаила Павловича, письмо, содержание котораго становится отчасти извъстнымъ изъ слъдующаго, очень характернаго письма его, отправленнаго одновременно и къ Жуковскому, стоявшему въ то время на высотъ своего служебнаго положенія при двор'в императора Николая:

#### "Жуковскій!

"Твое письмо я получиль въ Вѣнѣ. Ты угадалъ, что буду на тебя сердиться, но угадалъ также, что и прощу тебя. Признайся, однако, что сердился я не напрасно?.. И простивши, не могу еще извинить тебя. Обо всемъ поговоримъ подробнѣе, когда увидимся; увидимся мы скоро—но надолго-ли? Не знаю. Моя будущность не въ моихъ рукахъ...

"Прежде, нежели направлю свои шаги въ Петербургъ, хочу знать—на какой ногъ придется мнъ тамъ стоять? Когда я уъзжаль изъ Россіи, великій князь \*) думаль, что будеть весьма трудно замънить меня въ должности правителя канцеляріи; я зналъ, что онъ ошибается, и что скоро перемънить мнъніе. Поэтому, если

<sup>&</sup>quot;) Рачь идеть о великомъ княза Михаила Павловича.

я теперь, возвратясь, сяду на свое мъсто, не говоря ни слова и не объяснившись, великій князь можеть подумать, что я нахожусь на свой счеть въ томъ заблужденіи, изъ котораго онъ уже вышелъ и въ которомъ я никогда не былъ. Итакъ, я написалъ ему; вотъ тексто моего письма (которое, если хочешь, можешь видъть у Адлерберга); я подозръваю, что не гожусь болъе въ правители канцеляріи"—и знаю навърное, что въ такомъ случать не годенъ ни на что другое. Къ сему тексту" прибавилъ я нъсколько варіацій.

"Мое настоящее расположеніе и всегдашняя наклонность влекуть меня изъ службы; а нѣкоторыя обстоятельства и нѣкоторые люди понуждають и совѣтують еще въ ней остаться; но быть лишнимъ, безполезнымъ я не соглашусь: я прошусь въ отставку—и прошусь убѣдительно; откажуть—это будеть мнѣ лестно, но не весьма пріятно; согласятся—будеть пріятно, но не такъ лестно. Но я предпочитаю пріятность безъ лести—лести безъ пріятности. Притомъ же, дворъ я никогда не считалъ для себя надежною пристанью; всегда былъ готовъ поднять якорь и распустить паруса—прежде чѣмъ морской вѣтеръ разобьеть меня о берегъ, или же береговой выгонить насильно въ море...

"Два слова о тебъ. Занятія твои меня пугають: мнъ кажется, что ты—какъ Жуковскій—потерянъ теперь для друзей, какъ давно уже для нихъ потерянъ, какъ поэтъ. Гдъ найдешь ты время бесъдовать съ нами?... Но объ этомъ переговоримъ, когда увидимся.—Прощай, до свиданья! Что бы ни было со мною, товарищъ, вотъ тебъ рука, вотъ тебъ двъ; одну дай Александръ Андреевнъ \*) и будь здоровъ".

Желаніе Перовскаго исполнилось: въ должности "правителя канцеляріи" его замѣстило другое лицо,—

<sup>\*)</sup> Александра Андреевна Воейкова—родная племянница Жуковскаго, которую Перовскій очень уважалъ.

и онъ продолжалъ жить и въ Вънъ, и въ Петербургъ дружественныя отношенія между нимъ и Жуковскимъ оставались такъ-же любовны и искренни, и все такъ же Перовскій продолжалъ иногда роптать на "гнусную лънь" своего друга въ перепискъ. Для болъе полной характеристики ихъ тогдашнихъ—въ началъ царствованія Николая Павловича—отношеній, а также и нъкоторыхъ событій того времени—при дворъ и въ литературь приведемъ здъсь два письма Перовскаго изъ Петербурга къ Жуковскому, находившемуся за границей. Годъ на этихъ письмахъ не выставленъ, но можно предполагать, что они писаны въ зиму съ 1826-го на 1827-й годъ.

29 ноября (1826 г.).

#### "Любезный Васинька!

"Я весьма обрадовался, получивъ милое письмо твое; это-уже второе съ отъвзда твоего, и я столь часто не ожидаль оть тебя грамоть, хотя и имъю на нихъ нъкоторое право. Но ты въдь баловать не любишь: теперь объщаеть не писать болье до апръля, а я, желая походить на тебя какъ можно ближе, произношу таковой же объть!.. Будучи совершеннымъ господиномъ своихъ занятій, все-таки неучтиво съ твоей стороны объявлять, что почти шесть мъсяцевъ не будешь болъе писать мнв. Если бы этоть отдыхъ нужень быль для твоего здоровья, или даже если бы бумага, на которой ты пишешь ко мнъ, была нужна для какой-нибудь другой твоей нужды, я не сказалъ бы ни слова и даже часто посылаль бы тебъ письма для наружнаго употребленія; но этого нъть; слъдовательно, твое заранъе обдуманное молчание будеть не что иное, какъ гнусная лень.

"Я просилъ твоимъ именемъ Блудова писать тебъ, онъ объщалъ "подумать"... Знаешь-ли ты, что онъ, Блу-

#### "Василій Андреевичъ!

"При семъ посылаю вамъ перчатку и уголокъ платка извъстной вамъ дъвы. Душевно желаю, Василій Андреевичъ, чтобы вы смотръли на сіи принадлежности, какъ и я на нихъ смотрълъ-какъ на простую тряпку и на простую лайку, и чтобы весна, а особенно горячее лъто, нашли-бы васъ совершенно прохлажденнымъ. Горе вамъ, Василій Андреевичъ, если будеть тому противное! Въ случать (чего, однако-же, еще не предвижу), когда почувствуете себя довольно образумившимся, чтобы ръшительно открыть глаза и уши и очистить голову и сердце, прошу васъ убъдительнъйше, Василій Андреевичъ, дайте мив знать чрезъ кого-нибудь о сей счастливой перемънъ, дабы мы вмъсть и торжественно предали-бы земль, водь, или огню, всь эти перчатки, платки, ленточки и фруктовыя косточки... Ахъ, Царь Небесный! что это за праздникъ будеть!... Повърьте, что минута, въ которую я увърюсь, что вы сдълались порядочнымъ человъкомъ, будеть пріятнъйшею въ моей жизни! Но-не мню управлять пъснопъвца душой!..

В. Перовскій".

Изъ этого письма очевидно, что Перовскій різшиль порвать свое ухаживанье за гордой красавицей и сталь склонять къ тому же и Жуковскаго.

На этомъ тогда и закончилась маленькая размолвка, происшедшая между близкими друзьями. Затъмъ, дружба ихъ никогда уже и ничъмъ не нарушалась—до самой смерти одного изъ нихъ, Жуковскаго, умершаго ранъе (въ 1852 году). Иногда только подозрительный по характеру Перовскій, котораго Жуковскій все-таки продолжалъ импонировать своею ученостью, начиналъ упрекать своего друга за лъность въ перепискъ. Такъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, отправленномъ изъ Спа, гдъ Перов-

"Всегда любезный мнт, въ особенности же, всегда любимый мною Жуковскій!

"По предыдущему твоему письму, я ожидаль отъ тебя слѣдующее письмо только въ апрѣлѣ. Вообрази же, какъ я обрадовался и еще больше удивился, получивъ еще письмо и увидавъ въ календарѣ, что у насъ только январь... Если не ошибаюсь, то, кажется, только моя неисправность послужила причиною исправнаго твоего писанья: именно, тебѣ бы хотѣлось имѣть болѣе подробностей о твоей квартирѣ, а особливо—планъ ея., Нѣтъ, братъ, не обманешь!—пришлю, такъ перестанешь писать!... Подожди,—но не безпокойся.

"Вяземскій прислаль мнв, для отправленія къ тебъ, цвлый пучокъ журналовъ; я распороль его и вытащиль оттуда письмо, которое, не читая, посылаю тебъ; журналы же получишь немного погодя, черезъ курьера.

"Въ послъднемъ письмъ я говорилъ тебъ о дълахъ "Инвалида": ты знаешь, что на 27-ой годъ онъ оставленъ за В. \*) на прежнемъ основаніи; теперь есть надежда что и послъ не совсъмъ онъ отойдетъ отъ В.—Государь былъ столько добръ, что велълъ переговорить съ В. и придумать какой-либо способъ, чтобы, увеличивъ доходы инвалидовъ, не совсъмъ лишать дохода и В.—Объ этомъ императора никто не просилъ, и это сдълано собственно имъ самимъ. Дай Богъ, чтобы дъло это устроилось!

"Блудовъ ést tres scandalisè, что ты ему ни разу не писалъ; ему же теперь истинно нъть времени и на записку: все занято его новою должностью и разными комитетами.

"На сей разъ объ Александръ Николаевичъ скажу только два слова; послъ буду писать подробъъс: онъ прододжаеть успъвать во всемъ; премилый, предобрый

<sup>\*)</sup> Туть рѣчь идеть о Воейковѣ—редакторѣ "Русскаго Инвалида", часть доходовъ съ котораго рѣшено было отчислять въ инвалидный капиталъ.

и дающій большія надежды ребенокъ; нельзя не любить его всемъ сердцемъ; про тебя вспоминаетъ всегда съ тою же привязанностью. Великія княжны также съ каждымъ днемъ становятся прелестиве. Весело хвалить когда можно хвалить безъ лести, а туть къ счастью, можно распространить таковую безпристрастную хвалу и на самого императора. На его счеть теперь одинъ голосъ: все, что въ продолжение года можно было сдълать безъ крутыхъ переворотовъ-сдълано и дълается, злоупотребленія выводятся и наказываются, коль скоро ихъ открывають, -и тв, коимъ должно бояться, сдвлались уже гораздо осторожнее не только въ столице, но и внутри государства. Надобно надъяться, что современемъ осторожность эта обратится въ настоящую добродътель; притомъ же, покуда мы наживемъ безкорыстныхъ судей и безпристрастныхъ начальниковъ, можно будеть довольствоваться и плутами, если они, хотя отъ страха, будуть исправно играть роль честныхъ. Всв дивятся неутомимой двятельности императора. Быть можеть, дъятельность эта происходить оть порочнаго образованія учрежденій, но несомн'вино, что во всемъ государствъ онъ болъе всъхъ трудится, -и этотъ примъръ прекрасенъ, если не будеть забыть твми, кои должны ему подражать.

"Прощай, любезный Жуковскій! цѣлую тебя въ морду. 25-го января. В. Перовскій".

Въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ, писанномъ 1-го января 1828 года изъ Екатеринодара, куда Перовскій быль посланъ государемъ для разслѣдованія злоупотребленій, онъ уже оставляеть миролюбивый тонъ относительно "пристрастныхъ начальниковъ" и "плутовъ", сильно возмущается своею честною душой и тотчасъ же спѣщить подѣлиться своими ощущеніями съ другомъ. Вотъ это интересное письмо:

"Января 1-го, 1828 года. Екатеринодаръ.

"Ты хочешь, чтобы я писаль тебъ, любезный мой Василій, но, право, не пишется—и не отъ лъпи, а отъ какого-то душевнаго engourdissement... Дълъ пропасть; почти каждый день сижу надъ ними часовъ до двухъ ночи; но-дъла все меракія, отвратительныя: грабительства, притесненія бедныхъ, и тому подобное. Я хотель избъжать въ жизни производства слъдственныхъ дълъ и попалъ сюда какъ куръ во щи... Теперь у меня четыре двла, каждое листовъ по 600 и болве, а это только начало дёлъ, и каждое изъ нихъ я непременно долженъ прочитать отъ листа до листа, сдълать выписки, запросы и всякую дьявольщину, и при томъеще читать бумаги, писанныя на малороссійскомъ діалекть, гдъ, напримъръ, Оома зовется Хомою, а хуторъ-футоромъ, и т. под. Скука смертельная!.. Одно только и утвшаеть меня, что пребывание мое здъсь непремънно должно принести пользу, если не такую, которая бы была замътна въ Петербургъ, то ужъ навърное чувствительную для угнетеннаго здашняго края. Ты не повъришь, до какой степени черноморскіе аристократы притъсняли народъ! Турецкіе паши никогда не налагали такихъ тяжестей на бъдныхъ грековъ, - и греки, къ тому же, всегда находили себъ защитниковъ, а черноморскій казакъ - безгласенъ: его быотъ, сосутъ, а жаловаться запрещають! За то, въ нихъ такъ мало осталось удальства и молодечества ихъ предковъ-запорожцевъ; это настоящія мухи въ дапахъ у пауковъ... Въ любой русской губерніи, даже въ самой глухой и темной, можно все-таки найти съ къмъ поговорить, если не съ мъстнымъ уроженцемъ и обывателемъ, то съ завзжимъ или отставнымъ; а здёсь-поверишь-ли?-въ целой губерній не съ къмъ слова вымолвить; и сущая бъда, если вабредешь на черноморскаго ученаго: точно попалъ на заднюю скамейку низшаго класса увзднаго

училища!.. Ни къ селу, ни къ городу, начнеть разсказывать анекдоты про царя Македонскаго и тому подобныя новости: вреть—и божится, и увъряеть, что онъ читалъ все это въ какой-то хорошей исторіи.

"Теперь здѣсь смѣняется черезъ день или грязь непролазная и непроходимая, или глубокій снѣгъ, изъ котораго на слѣдующій день опять грязь... Говорятъ что это la belle saison du pays!.. а весны и лѣта даже и старожилы боятся, —тогда отъ лихорадокъ нѣтъ спасенья и ничѣмъ нельзя отъ нихъ защититься и избавиться.

"Надъюсь окончить порученіе прежде, чъмъ получу лихорадку; а если къ тому времени не кончу, то поминай какъ звали!. А ргороз де какъ звали: нынче, любезный мой Василій, твои и мои именины... Позволь мнъ поздравить и тебя, и себя, и пожелать тебъ счастья болъе, чъмъ себъ желаю; а я себъ его желаю довольно, да что-то не идеть... Все равно, авось къ тебъ придетъ,—тогда половину уступишь мнъ; разумъется, половину не такую, какъ пріобрътаеть себъ Кавелинъ: на этакія "половины" я не имъю претензіи... А как въ, въ самомъ дълъ, нашъ Кавелинъ! сколько счасты здругъ привалило: и женихъ, и генералъ,—начиная съ плечъ и нисходя до.....! Прощай! не забывай твоего Перовскаго".

Въ томъ же 1828 году, наступила турецкая война, на которую императоръ Николай Павловичъ отправился лично. Мы знаемъ, кто изъ приближенныхъ любимцевъ императора пожелалъ раздълить съ нимъ труды походной жизни—графы Адлербергъ, Бенкендорфъ, Орловъ, и др.,—но преданный государю полковникъ Василій Перовскій не только провожалъ государя на войну, но даже принялъ и въ сраженіяхъ личное участіе. И среди боевыхъ трудовъ и ужасовъ войны онъ имълъ время

писать коротенькія, летучія письма късвоему далекому другу, Жуковскому, который тоже не забываль писать и ему. Такъ, напримъръ, изъ лагеря подъ Анапой, отъ 13-го мая 1828 года, Перовскій пишеть:

"Между ядрами турокъ съ одной стороны и пулями черкесъ съ другой, на дождъ, получилъ я и прочелъ письмо твое, любезный другъ Василій, о петербургскихъ новостяхъ. Что сказать тебъ! Я могу теперь писать тебъ лишь очень ръдко и мало: ни день, ни ночь покою нъть. До сихъ поръ я здоровъ. Пиши чаще и знай, что сообщенія такъ трудны, что мое молчаніе не должно никого безпокоить. Прощай, любезный другъ! Цълую и обнимаю тебя.—В. Перовскій".

Точно почувствоваль Перовскій, отправляя это письмо, что воть-воть должно случиться съ нимъ что-нибудь недоброе: не даромъ онъ написаль: "до сихъ поръ я здоровъ"... и сообщаль, что онъ будеть писать "лишь очень рѣдко и мало" и просилъ писать ему "чаще"... Слѣдующее за этимъ письмо Перовскій могъ написать лишь пять мѣсяцевъ спустя—8-го октября 1829 года; онъ быль тяжко раненъ пулею въ грудь, которую тогдашніе полевые хирурги долго не могли выръзать. Воть письмо этого крѣпкаго и мужественнаго человѣка.

8-го октября.

"Я получилъ письмо твое, милый другъ, отъ неизвъстнаго числа и мъсяца. Твоя радость знать меня живымъ не удивила меня; но я хочу теперь еще болъе обрадовать тебя: я почти здоровъ;—спереди рана закрылась, сзади тоже скоро закроется; остается боль въ груди, но которая меня не мучитъ и не безпокоитъ. Вотъ, видишь, Васька, какъ я скоро оправился!.. Что-то будетъ на будущій годъ? Кажется, придется опять грудь подставлять; да пройдеть ли опять по нынъшнему?!. Какъ досадно, что Варна взята безъ меня! Ну, что бы стоило тому же туркъ попасть въ меня мъсяцемъ позже!..

"Я надъюсь скоро вывхать отсюда—то-есть, дней черезъ десять. Въ дорогъ останусь около двадцати дней; значить, въ концъ этого мъсяца или въ началъ будущаго обниму тебя.

"Новостей тебѣ не пишу никакихъ; все вѣрно знаешь самъ, а чего не знаешь,—скажутъ пріѣзжающіе отъ насъ, съ войны.

"Пожалуйста, уйми Воейкова: онъ завелъ преглупую брань съ Булгаринымъ; я вижу это изъ "Пчелы" и изъ "Инвалида", и вижу, что это можетъ кончиться очень дурно для Воейкова,—то-есть, онъ легко можетъ лишиться редакціи. Булгаринъ не безъ умысла напечаталь въ одномъ и томъ же номерѣ "Пчелы" отвѣтъ Воейкову и панегирикъ брату Бенкендорфа... Воейковъ сто разъ обѣщалъ мнѣ не печатать въ "Инвалидъ" никакихъ литературныхъ браней,—у него есть на то особый н.... къ "Славянинъ", и Булгаринъ подѣломъ арриіе sur се que «l'Invalide» est une gazette officielle, оù on ne peut se permettre de mauvaises plaisanteries.

"Прощай, другъ души! обнимаю тебя. В. Перовскій". Вышеприведенное письмо дорисовываетъ прекрасными штрихами личность друга Жуковскаго-его выносливую, желъзную натуру, его преданную любовь къ своему другу, котораго онъ, человъкъ, лежащій на одръ бользни, съ незакрывшеюся еще раною, причиненной, послъ турецкой пули, ножомъ хирурга, спъшить увърить, что "почти здоровъ"... Въ то же время, этотъ тяжко раненый и изръзанный человъкъ интересуется "преглупою бранью", которую завелъ редакторъ "Инвалида" съ недобросовъстнымъ Булгаринымъ, опираюшимся на Бенкендорфа: онъ отлично понимаетъ предательскій ударъ Булгарина и боится за Воейкова-и старается его предупредить и предостеречь... Да, Жуковскій едва ли могъ найти и выбрать себъ лучшаго друга, какъ Перовскій!

Когда одного изъ друзей, Перовскаго, постигло тяжкое горе—смерть отца, графа Алексвя Кирилловича Разумовскаго, котораго онъ, въ глубинв и въ тайнв своей доброй и нъжной души, сильно любилъ, несмотря на то, что не получилъ отъ этого отца ни имени, ни состоянія, то горе свое онъ тотчасъ же повъдаль другу, въ слъдующемъ письмъ:

#### Поченъ. 10-го апръля.

"Все кончено, любезный другь!.. Какъ ни спъшилъя, прівхаль все-таки поздно: графъ скончался на другой день моего выъзда изъ Петербурга. Скорая ъзда доставила мнв, однако-же, последнее утвшение-еще разъ взглянуть и проститься съ покойникомъ, для чего пришлось изътелъги попасть прямо въ церковь. Думаю, мнв не нужно описывать тебъ мое душевное состояніе... Послъ трехлътней разлуки, нашелъ я отца въ гробъ!.. Несмотря на всв старанія мои, я могъ лишь съ трудомъ узнать некоторыя только черты обезображеннаго уже смертью лица его... Утъшительно знать, какъ оставиль онъ жизнь эту: кто и зналъ его, удивился твердости, христіанской покорности въ мученіяхъ и спокойствію, съ каковыми ожидалъ онъ приближенія смерти!.. Въ продолжение десяти сутокъ, ожидалъ онъ каждую минуту послъдняго издыханія, дълаль распоряженія, самыя подробныя, молился или заставляль читать молитвы, во время которыхъ забывалъ, обыкновенно, свои страданія, самъ считаль пульсь свой и расчисляль, сколько остается еще жить ему... Брать\*) не отходилъ

<sup>\*)</sup> Ръчь идетъ о старшемъ братъ, Алексъв, авторъ "Монастырки", писавшемъ подъ псевдонимомъ Погоръльскаго. Всъхъ Перовскихъ было четверо: такъ, кромъ Алексъя, былъ Левъ Перовскій, впослъдствіи министръ внутреннихъ дълъ, и Василій и Борисъ, умершів въ званіи генералъ-адъютантовъ. Всъ братья, кромъ Алексъя, получили впослъдствіи, за службу, графское достоинство (см. сочиненіе кн. А. А. Васильчикова: "Семейство Разумовскихъ").— П. З.

отъ постели его съ начала болѣзни до послѣдней минуты; ему продиктовалъ онъ два завѣщанія; по его напоминанію, примирился съ сыномъ \*) и велѣлъ ему написать стать для сестеръ и для него самого, для брата, сказавши: "Пиши, что хочешь, я на все согласенъ". Братъ, однако, отъ всего отказался. Сестрамъ дадутъ наслѣдники то, что приказывалъ графъ, если захотять, а мы довольны тѣмъ, что дано намъ прежде. Братъ завѣщаніемъ симъ сдѣланъ главнымъ исполнителемъ воли графа, и къ нему во многомъ должны будутъ относиться сами наслѣдники,—и тогда они увидятъ, какъ и для кого воспользовался онъ послѣднею довѣренностью отца. Изъ насъ же, къ счастію, не найдется ни одного, который бы въ полной мѣрѣ не былъ благодаренъ Алексъю за его поступокъ безкорыстный.

"Въ послъдніе три дня была при графъ и княгиня Репнина \*\*).

"Вотъ, милый другъ Василій, краткое описаніе страшныхъ минутъ, утъщительныхъ развъ лишь тъмъ, что онъ заглаживаютъ вполнъ все, что въ жизни могло быть не совсъмъ похвально. Никто, однако, не въ правъ роптать на него: всъхъ онъ вспомнилъ.

"Прощай! Въ другой разъ буду писать тебъ болъе. Кланяйся Тургеневу и не забывай върнаго твоего— В. Перовскаго".

Затьмъ, въ слъдующемъ письмъ къ Жуковскому, писанномъ изъ того же Почепа—имънія скончавшагося

<sup>\*)</sup> Съ графомъ Петромъ Алексъевичемъ Разумовскимъ, который былъ старищимъ изъ законныхъ сыновей графа А. К.; младшій же братъ, гр. Кириллъ Алексъевичъ, страдавшій неизлечимою душевною бользнію, содержался въ это время, подъ строгимъ присмотромъ въ Спасо-Евфиміевскомъ монастыръ.—И. З.

<sup>\*\*)</sup> Княгиня Варвара Алекствена, законная дочь графа отъ супружества съ гр. В. П. Шереметевой ("Семейство Разумовскихъ", т. П). Она одна изъ всъхъ четырехъ законныхъ дътей графа А. К. присутствовала при его смерти.

графа,—Перовскій говорить о многихь тяжелыхь непріятностяхь, происшедшихь тотчась же послѣ похоронь, вь домѣ Разумовскаго: различная челядь, желая подслужиться законнымь наслѣдникамь, стала увѣрять ихъ, что братья Алексѣй и Василій Перовскіе "расхищали, предъ смертью графа, имущество его"... Идеально честная и безкорыстная душа Василія Алексѣевича Перовскаго была глубоко оскорблена и возмущена этими клеветами. Воть часть этого письма:

..., Непріятностямъ разнаго рода нътъ счету... Мы-я и брать-сносили все терпъливо, ко всему приготовившись заранъе; но теперь задъвають и оспаривають наше самое законное наслъдство-честь. Подлые люди, не знавшіе, что им'вется зав'вщаніе покойнаго графа, думая, что оно совершено въ нашу пользу и желая прислужиться законнымъ наследникамъ, подали во все присутственныя мъста "протестъ" и, сверхъ того, массу доносовъ... Несмотря на то, что брать, стоя на колвняхъ у смертнаго одра графа, думалъ только объ успокоеніи умирающаго отца, примирилъ его съ законными дътьми, отказался, при духовникъ и свидътеляхъ, отъ всъхъ личныхъ въ завъщании выгодъ, - несмотря на все это, доносы, наполненные гнуснъйшими клеветами, возыимъли свой ходъ и дошли до министра внутреннихъ дълъ. Я пишу о томъ нынъ къ великому князю, прошу довести все до свъдънія государя-и не хочу никакой другой награды за прошлую и будущую мою службу.

..., Брать объявиль законнымъ наслёдникамъ, что пусть все, данное раньше, возьмуть отъ насъ, что мы—выше разсчетовъ и интересовъ, и что онъ счастливъ тёмъ, что графъ умеръ на рукахъ его и что въ послёднія минуты онъ своею сыновнею любовью доказаль, что предъ Богомъ нътъ разницы между дътьми законными и незаконными... Алексёй не требуетъ другой награды, кромъ одной—чтобы память графа не была помрачена подлыми и злыми людьми.

"Прощай, другъ мой! Будьте всѣ здоровы.—В. Перовскій".

Воть въ какихъ прекрасныхъ, благородныхъ выраженіяхъ вылилась истинная сыновняя любовь и почитаніе къ памяти отца со стороны друга Жуковскаго—и какое глубокое негодованіе проявилось въ его честной и прямой душѣ, оскорбленной въ ея самыхъ чистыхъ и лучшихъ проявленіяхъ!.. Все это—и свою скорбь, и негодованіе—Перовскій спѣшитъ повѣдать, прежде всего, своему "другу души", поэту Жуковскому, умѣвшему, несомнѣнно, вполнѣ его понять и откликнуться ему...

Къ крайнему сожальнію, для болье полной характеристики взаимныхъ отношеній этихъ двухъ замічательныхъ людей, недостаетъ писемъ Жуковскаго къ Перовскому, уничтоженныхъ, какъ мы упоминали выше, самимъ Перовскимъ, передъ смертью. Изъ сохранившихся же писемъ мы приведемъ здёсь и второе письмо, написанное терявшимъ уже зрвніе Жуковскимъ къ своему другу-по полученіи изв'ястій о томъ, что Перовскій, бывшій совству уже при смерти, выздоровть и что съ нимъ, при этомъ, произошелъ некоторый душевный перевороть, "перемънившій направленіе его жизни". На этомъ письмъ, найденномъ послъ смерти Перовскаго въ его "особо важныхъ" бумагахъ, сдълана была его рукою слъдующая надпись: "Передать, послъ моей смерти, графинъ Александръ Андреевнъ Толстой", которойонъ зналъ-будеть очень пріятно им'ть это письмо Жуковскаго, особымъ уваженіемъ котораго и любовью она пользовалась. О графинъ А. А. и упоминается въ началь этого интереснъйшаго письма:

### "Мой милый Перовскій!

"Все, что графиня Толстая разсказывала мнѣ о послъднемъ времени твоей жизни, наполнило благоговъніемъ мое сердце. Оказывается, нѣсколько мгновеній перемѣнили направленіе твоей жизни... Понимаю вполнѣ, что съ тобою было, - и если-бы можно было въ подобныхъ случаяхъ завидовать, я сказаль бы, что завидую тебъ. Кто провелъ нъсколько ночей, какъ ты, въ чтеніи Евангелія въ виду приступающей уже смерти, въ переборъ всего своего прошедшаго, и кто сдружился такъ, какъ ты, въ эти минуты со смертью, тотъ получилъ самое желанное-то, чего мы никакими усиліями воли своей получить не можеуъ-получиль опыть сердца. Въра есть не иное что, какъ опыть надъ нашимъ собственнымъ сердцемъ. Съ тобою случилось то великое. которое дается немногимъ-и, судя по словамъ Александрины, я нахожу, что ты своимъ здравымъ умомъ выбралъ именно тоть путь, по которому ты наилучшимъ, наиболъе свойственнымъ тебъ образомъ дойдешь къ той цъли, которая такъ чудно была тебъ указана самою смертью, бывшей въ этомъ случав лишь временнымъ посланникомъ-изъяснителемъ Божіей воли. Это возвращение въ Оренбургъ, на прежний театръ дъйствий\*). съ новымъ чувствомъ, съ новымъ взглядомъ свыше на землю, съ новыми понятіями о жизни, взятыми въ изустномъ наставленіи смерти, это смиреніе христіанина и стремленіе исполнять волю Спасителя, тамъ, гдв прежде дъйствовало одно житейское честолюбіе — лучшей дороги ты выбрать не могъ для произведенія въ дъйствіе того, что тебъ сказали тъ святыя ночи ожиданія смерти, въ которыя изъ своего Евангелія говорилъ тебъ твой Спаситель.

"Ты—человъкъ практическій; для размышленія тебъ довольно одного Евангелія и, можетъ быть, еще немногихъ книгъ. Возьми съ собой своего Спасителя въ земную дъятельность, посади Его съ собою на оренбургское губернаторство—пусть Онъ будеть вездъ и во

<sup>\*)</sup> Тотчасъ же по выздоровленіи, въ томъ же 1851 году, Перовскій отправился вновь въ Оренбургъ, назначенный на постъ оренбургскаго и самарскаго генералъ-губернатора и командира оренбургскаго отдъльнаго корпуса.

всемъ съ тобою. — и изъ этого выйдетъ, наконецъ, миръ сердца, и въ свое время возобновятся для тебя тѣ святыя ночи, которыя были такъ благостно, самимъ Богомъ, тебѣ ниспосланы, но въ которыя уже смерть тебя не обманетъ, а возъметъ на свои руки—къ утѣшенію всѣхъ, кто пойметъ подобное таинство.

"Я вду скоро, то-есть черезъ недвлю, въ Россію. Пишу къ тебв съ закрытыми глазами, которые у меня разболвлись. Въ отечествв, можетъ быть, увидимся \*),— котя мнв трудно вообразить, чтобы ты могъ оставить то мвсто, которое теперь самъ себв выбралъ— и нельзя желать, чтобы ты его оставилъ. Наша жизнь давно развела насъ. Теперь, на старости, разными путями, попали мы на одну дорогу. Заведемъ въ Россіи переписку—разъ въ мвсяцъ, страницу или двв; кажется, двло сбыточное. Правда?—а увидишь, что не сбудется... Ну, прощай!—Жуковскій"

" P. S. Прибавлю еще нъсколько словъ въ дополненіе къ сказанному. Ты не созданъ для созерцательной жизни, хотя все подобное весьма доступно твоему уму. Если ты, вследствіе того, что съ тобою произошло, захочешь насильственно предаться внутренней жизни, ты только надорвешь душу-и ничего не достигнешь. Твоя душа созръда на боевомъ полъ жизни, туда перенеси и внутреннюю ея жизнь. Какъ возвысится теперь все то, что прежде дълалось въ смыслъ одного только долга и что теперь будеть дълаться въ смыслъ того же долга, но уже не сухого, земного, а превращеннаго въ жизни въ смиренную покорность Спасителю! Къ этому можно присоединить правило St.-François d'Assises: "Sentez, mais ne consentez pas". Мало ли что осаждаетъ нашу душу! Мы не можемъ не чувствовать то, что само собою входить въ наше сердце; но мы всегда можемъ

<sup>\*)</sup> Этой надеждъ Жуковскаго не суждено было осуществиться: въ ночь съ 12-го апръля на 13-е, 1852 года, онъ въ Ваденъ же и скончался.

И. З.

съ нимъ не соглашаться. Въ такомъ случать, всякое дурное чувство становится намъ чуждымъ, становится только испытаніемъ души, полезнымъ ей, какъ гимнастика тълу.

"Не подумай, чтобы я принималь роль твоего наставника. Нъть! а говорить о такомъ предметь именно съ тобой—будеть мнъ къ добру: самого себя лучше узнаешь. А знать самого себя—значить бить себя по щекамъ ежеминутно".

"Баденъ, Іюль, 1851".

Это было послюднее письмо Жуковскаго къ Перовскому. Въ слъдующемъ году, въ апрълъ, онъ скончался, окруженный своими родными—по женъ—и напутствуемый священникомъ Базаровымъ, состоявшимъ при православной церкви въ Штутгардтъ. Послъдніе дни и часы Жуковскаго подробно описаны о. Базаровымъ въ его довольно пространномъ и интересномъ письмъ "О кончинъ Жуковскаго", напечатанномъ въ "Русскомъ Архивъ".

Ко всему вышесказанному о дружбѣ этихъ двухъ замѣчательныхъ людей я нахожу не безъинтереснымъ добавить еще слѣдующее. Когда, три года тому назадъ, гр. А. А. Толстая передала мнѣ пачку писемъ графа В. Перовскаго къ разнымъ лицамъ, я замѣтилъ, что на большинствѣ изъ нихъ сдѣланы кѣмъ-то отмѣтки синимъ карандашомъ—и на поляхъ, и въ текстѣ—въ формѣ скобокъ, крестиковъ и вопросительныхъ знаковъ,—какъ будто бы кто-то собирался сдѣлать изъ нихъ выписки. Я обратилъ на это обстоятельство вниманіе графини А. А.—и узналъ очень любопытную вещь, а именно, что эти отмѣтки сдѣланы рукою Л. Н. Толстого, которому, по его просьбѣ, всѣ эти письма были высланы графинею же—въ 1878 году, когда Л. Н., задумавъ писать романъ "Декабристы", изучалъ "то время" и, между прочимъ,

та В. А. Перовскомъ. Затъмъ, въ письмахъ разныхъ пицъ, хранимыхъ графинею А. А., я встрътилъ и самое письмо Л. Н. Толстого, относящееся къ этому дълу. Я позволю себъ привести здъсь это¦въ высшей степени интересъвищее письмо, часть котораго мнъ довелось уже цитировать въ "Историческомъ Въстникъ", за минувшій годъ.

Вотъ это письмо Л. Н. Толстого, въ которомъ, между прочимъ, онъ говорить объ обоихъ этихъ людяхъ—Перовскомъ и Жуковскомъ вмъстъ:

"Ваше сомнъніе, дорогой другь, насчеть моего выздоровленія было, къ сожальнію, слишкомъ справедливо: я продолжаю хворать и лишь недавно—дня четыре всталь съ постели.

"Очень-очень вамъ благодаренъ за ваше объщание дать миз свуднія о Перовскомъ. Ваше обущаніе было бы для меня большой заманкой для петербургской повздки, если-бы, кром'в этого, у меня не было сильнъйшаго желанія побывать въ Петербургъ; желаніе это уже дошло до тахітит; теперь нуженъ толчокъ... А толчка этого нъть; даже, скоръе, случился толчокъ обратный, въ видъ моего нездоровья... Буду ждать. Личность Перовскаго вы совершенно върно опредъляете à grands traits;такимъ и я представляю его себъ; и такая фигураодна, напоминающая картину; біографія его-была бы груба \*); но съ другими, противоположными ему, тонкими, мелкой работы, нъжными характерами, какъ, напр., Жуковскій, котораго вы, кажется, хорошо знали, а главное съ декабристами, - эта крупная фигура, составляющая тынь (оттынокъ) къ Николаю Павловичу, самой крупной и à grands traits фигуры, -выражаеть, вполнъ то время.

<sup>\*)</sup> Надо обратить вниманіе, что Л. Н. Толстой писаль эти строки еще до полученія имъ отъ графини А. А. Толстой просимыхъ свъдъній\*, т.-е. писемъ Перовскаго къ Жуковскому и другимъ лицамъ, по прочтеніи которыхъ едва-ли можно уже было бы найти "біографію" Перовскаго— "грубой".

И. З.

"Я теперь весь погруженъ въ чтеніе изъ времени двадцатыхъ годовъ,-и не могу вамъ выразить то наслажденіе, которое я испытываю, воображая себъ это время. Странно и пріятно думать, что то время, которое я помню-тридцатые года-уже исторія!.. Такъ и видишь, что колебаніе фигуръ на этой картинъ прекращаетсяи все останавливается въ торжественномъ поков истины и красоты... Я испытываю чувство повара (плохого), который пришель на богатый рынокъ и, оглядывая всъ эти, къ его услугамъ предлагаемыя овощи, мяса, рыбы, мечтаеть о томъ, какой бы онъ сделаль обедь... Такъ и я мечтаю, -- хотя и знаю, какъ часто приходилось прекрасно мечтать, а потомъ портить объды, или ничего не дълать... Ужъ какъ пережаришь рябчиковъ, потомъ ничемъ не поправишь! И готовить трудно-и страшно. А обмывать провизію, раскладывать - ужасно весело!..

"Молюсь Богу, чтобы онъ позволилъ мнъ сдълать коть приблизительно то, что и хочу. Дъло это для меня такъ важно, что, какъ вы ни способны понимать все, вы не можете представить—до какой степени это важно: такъ важно, какъ важна для васъ ваша въра; и еще важнъе, — мнъ бы хотълось сказать; но важнъе ничего не можеть быть. И оно то самое и есть.

"Цълую руки у вашей матушки и дружески жму вашу руку.

#### Вашъ Л. Толстой".

Просимые Львомъ Николаевичемъ матеріалы и "свтдънія" были ему даны, но задуманное имъ произведеніе, даже и "приблизительно", не исполнилось: все ограничилось лишь извъстными, очень небольшими отрывками изъ романа "Декабристы". Такимъ образомъ, личность самаго близкаго къ Жуковскому друга—Перовскаго— осталась невыясненной.

### Кончина В. А. Перовскаго.

Покойный В. А. Перовскій быль, вообще, человъкомъ върующимъ и очень религіознымъ. Въ 1851 году. случилась съ нимъ тяжкая болъзнь, когда онъ, по мнънію врачей, ему объявленному, "должевъ быль умереть"; и онъ-какъ мы видели изъ письма Жуковскаго, приведеннаго въ предыдущей стать вполнъ готовился къ смерти... Въ это-то время, въ его возвышенной душъ и совершился тоть переломъ, который, по выраженію Жуковскаго, "перемънилъ направление его жизни", давъ ему "опыть сердца" и ту созерцательную жизнь, которая была такъ доступна его сильному уму и великой душъ. Съ того времени, всв остальныя шесть леть вплоть до своей кончины, покойный Перовскій проявляль ту особенную религіозность, что зам'вчается, иногда, у выдающихся по уму людей-когда ихъ пытливый, мятущійся духъ ищеть общенія съ Богомъ, и они становятся религіознъе, — и тъснъе сближаются съ Церковью, гдъ имъется земной, видимый престолъ Царя вселенной...

То же стало, послѣ 1851 года, и съ В. А. Перовскимъ. Около того же времеви, онъ и сошелся близко съ епископомъ Самарскимъ Евсевіемъ, однимъ изъ умнъйшихъ и образованнъйшихъ архипастырей того времени, бывшимъ ранъе ректоромъ С.-Петербургской духовной академіи, а впослъдствіи, въ шестидесятыхъ го-

дахъ, занимавшимъ архіепископскую каеедру въ Могилевъ-на-Днъпръ \*).

Къ сожалънію, въ бумагахъ покойнаго преосвященнаго Евсевія сохранилось всего лишь два письма В. А. Перовскаго, которыя и были возвращены его роднымъ, послѣ смерти архіепископа, послѣдовавшей, въ концѣ 70-хъ годовъ, въ томъ же Могилевѣ: одно изъ писемъ написано въ апрѣлѣ 1853 года, когда Перовскій только что избавился, вторично, отъ тяжкой болѣзни—вслѣдствіе открывшейся въ груди раны—и собирался выступить въ Кокандскій походъ, такъ блистательно имъ исполненный. Письмо это—настоящая молиться: такъ прекрасенъ, возвышенъ и сжатъ его слогъ, полный смиренія, мольбы и силы...

Второе письмо писано поэже—въ тяжелую годину Крымской войны, о которой Перовскій и упоминаеть. Въ этомъ второмъ письмъ, изумительно въщій, пророческій голосъ Перовскаго прямо говорить о томъ, что

<sup>\*)</sup> Пишущій эти строки служиль, въ 60-хъ годахъ, въ Могилевской губерніи мировымъ посредникомъ и зналъ лично этого замъчательнаго, по уму, архипастыря. Въ изданной, въ 1885 году, А. С. Суворинымъ, моей книгъ "Тъни прошлаго", въ статъъ "Аресть и ссылка молоканина, поручика Богданова", имъется между прочимъ, слъдующій разсказъ архіепископа Евсевія, очень характеризующій его умъ и находчивость.

<sup>&</sup>quot;Однажды,—говорилъ покойный,—во время моего служенія въ Восточной Сибири, проъзжая по дорогъ, проложенной берегомъ ръки Иркута, мнъ довелось остановиться на ночлегъ въ бурятской юртъ. Въ самомъ верху юрты имълось небольшое отверстіе для свободнаго выхода дыма отъ очага, устроеннаго, по обыкновенію, въ юртъ же, посрединъ. Отходя ко сну и желая сотворить молитву, я подошелъ къ отверстію юрты и, по неимънію съ собою иконъ, сталъ молиться вверхъ, на ясное небо, усъянное звъздами. Когда я окончилъ молитву и взглянулъ на бурять, бывшихъ въ юртъ, то замътилъ, что всъ они глядять на меня съ чрезвычайнымъ удивленіемъ. Вслъдъ затъмъ, ко мнъ подошелъ одинъ старикъ-бурятъ и, положивъ руку на мое плечо, спросилъ меня:

<sup>-</sup> Кому ты молился?

отъ постели его съ начала болъзни до послъдней минуты; ему продиктоваль онъ два завъщанія; по его напоминанію, примирился съ сыномъ \*) и велълъ ему написать стать для сестеръ и для него самого, для брата, сказавши: "Пиши, что кочешь, я на все согласенъ". Братъ, однако, отъ всего отказался. Сестрамъ далутъ наслъдники то, что приказывалъ графъ, если закотять, а мы довольны тъмъ, что дано намъ прежде. Братъ завъщаніемъ симъ сдъланъ главнымъ исполнителемъ воли графа, и къ нему во многомъ должны будутъ относиться сами наслъдники,—и тогда они увидятъ, какъ и для кого воспользовался онъ послъднею довъренностью отца. Изъ насъ же, къ счастю, не найдется ни одного, который бы въ полной мъръ не былъ благодаренъ Алексъю за его поступокъ безкорыстный.

"Въ послъдніе три дня была при графъ и княгиня Репнина \*\*).

"Вотъ, милый другъ Василій, краткое описаніе страшныхъ минутъ. утъщительныхъ развъ лишь тъмъ, что онъ заглаживаютъ вполнъ все, что въ жизни могло быть не совсъмъ похвально. Никто, однако, не въ правъ роптать на него: всъхъ онъ вспомнилъ.

"Прощай! Въ другой разъ буду писать тебъ болъе. Кланяйся Тургеневу и не забывай върнаго твоего— В. Перовскаго".

Затемъ, въ следующемъ письме къ Жуковскому, писанномъ изъ того же Почепа—именія скончавшагося

<sup>&</sup>quot;) Съ графомъ Петромъ Алексъевичемъ Разумовскимъ, который былъ старии мъ изъ законныхъ сыновей графа А. К.; младшій же брать, гр. Кириллъ Алексъевичъ, страдавшій неизлечимою душевною бользнію, содержался въ это время, подъ строгимъ присмотромъ въ Спасо-Евфиміевскомъ монастыръ.—И. З.

<sup>\*\*)</sup> Княгиня Варвара Алексъевна, законная дочь графа отъ супружества съ гр. В. П. Шереметевой ("Семейство Разумовскихъ", т. П). Она одна изъ всъхъ четырехъ законныхъ дътей графа А. К. присутствовала при его смерти.

графа,—Перовскій говорить о многихъ тяжелыхъ непріятностяхъ, происшедшихъ тотчасъ же послѣ похоронъ, въ домѣ Разумовскаго: различная челядь, желая подслужиться законнымъ наслѣдникамъ, стала увѣрять ихъ, что братья Алексѣй и Василій Перовскіе "расхищали, предъ смертью графа, имущество его"... Идеально честная и безкорыстная душа Василія Алексѣевича Перовскаго была глубоко оскорблена и возмущена этими клеветами. Вотъ часть этого письма:

..., Непріятностямъ разнаго рода нътъ счету... Мы-я и брать-сносили все терпъливо, ко всему приготовивпись заранъе; но теперь задъвають и оспаривають наше самое законное наслъдство-честь. Подлие люди, не знавшіе, что им'вется зав'вщаніе покойнаго графа, думая, что оно совершено въ нашу пользу и желая прислужиться законнымъ наследникамъ, подали во все присутственныя м'вста "протесть" и, сверхъ того, массу доносовъ... Несмотря на то, что брать, стоя на колъняхъ у смертнаго одра графа, думалъ только объ успокоеніи умирающаго отца, примирилъ его съ законными дътьми, отказался, при духовникъ и свидътеляхъ, отъ всъхъ личныхъ въ завъщании выгодъ, - несмотря на все это, доносы, наполненные гнуснъйшими клеветами, возыимъли свой ходъ и дошли до министра внутреннихъ дёль. Я пишу о томъ нынё къ великому князю, прошу довести все до свъдънія государя-и не хочу никакой другой награды за прошлую и будущую мою службу.

..., Брать объявиль законнымъ наслёдникамъ, что пусть все, данное раньше, возьмуть отъ насъ, что мы—выше разсчетовъ и интересовъ, и что онъ счастливъ тёмъ, что графъ умеръ на рукахъ его и что въ послёднія минуты онъ своею сыновнею любовью доказалъ, что предъ Богомъ нътъ разницы между дътьми законными и незаконными... Алексей не требуетъ другой награды, кромъ одной—чтобы память графа не была помрачена подлыми и злыми людьми.

"Прощай, другъ мой! Будьте всѣ здоровы.—В. Перовскій".

Воть въ какихъ прекрасныхъ, благородныхъ выраженіяхъ вылилась истинная сыновняя любовь и почитаніе къ памяти отца со стороны друга Жуковскаго—и какое глубокое негодованіе проявилось въ его честной и прямой душть, оскорбленной въ ея самыхъ чистыхъ и лучшихъ проявленіяхъ!.. Все это—и свою скорбь, и негодованіе—Перовскій спѣшитъ повѣдать, прежде всего, своему "другу души", поэту Жуковскому, умѣвшему, несомнѣнно, вполнъ его понять и откликнуться ему...

Къ крайнему сожальнію, для болье полной характеристики взаимныхъ отношеній этихъ двухъ замічательныхъ людей, недостаетъ писемъ Жуковскаго къ Перовскому, уничтоженныхъ, какъ мы упоминали выше, самимъ Перовскимъ, передъ смертью. Изъ сохранившихся же писемъ мы приведемъ здёсь и второе письмо, написанное терявшимъ уже эрвніе Жуковскимъ къ своему другу-по полученіи изв'ястій о томъ, что Перовскій, бывшій совству уже при смерти, выздоровть и что съ нимъ, при этомъ, произошелъ некоторый душевный церевороть, "перемънившій направленіе его жизни". На этомъ письмъ, найденномъ послъ смерти Перовскаго въ его "особо важныхъ" бумагахъ, сдълана была его рукою следующая надпись: "Передать, после моей смерти, графинъ Александръ Андреевнъ Толстой", которойонъ зналъ-будетъ очень пріятно им'ять это письмо Жуковскаго, особымъ уваженіемъ котораго и любовью она пользовалась. О графинъ А. А. и упоминается въ началъ этого интереснъйшаго письма:

# "Мой милый Перовскій!

"Все, что графиня Толстая разсказывала мнѣ о послъднемъ времени твоей жизни, наполнило бл ніемъ мое сердце. Оказывается, нѣская перемънили направленіе твоей

Кончина гр. Василія Алексвевича была христіанская-, въ миръ и покаяніи"... Онъ зналь и чувствоваль, что навторное скончается и очень скоро-и самъ жаждаль смерти. Онь даже неохотно пригласиль врача. Жиль онь въ то время на южномъ берегу Крыма, въ Алупкъ, куда прівхаль прямо изъ Оренбурга, будучи уже тяжко больнымъ. Вскоръ по его пріъздъ, къ нему, провздомъ на Кавказъ, въ полкъ, завхалъ повидаться одинъ изъ священниковъ, служившій ранъе въ Оренбургскомъ отдельномъ корпусъ-отецъ Кондратій Ивановичъ Когановскій, котораго Перовскій близко зналъ и любиль, и сталь, поэтому, упрашивать - "побыть съ нимъ до конца, «который очень близокъ" (какъ говорилъ В. А. о. Когановскому). Полковой батюшка, боясь опоздать явкою къ мъсту своего новаго служенія, колебался исполнить просьбу своего бывшаго любимаго начальника... Тогда Перовскій написаль, черезь силу, письмо протопресвитеру Бажанову и сообщилъ, что онъ задержаль о. Когановскаго при себъ, желая принять отъ него напутствіе предъ кончиной, которую ожидаеть со дня на день... Этому священнику и довелось причастить графа Василія Алексвевича передъ смертью, наступившею, действительно, несколько дней спустя...

Но и туть, при самой уже кончинъ В. А. Перовскаго произошелъ одинъ эпизодъ, въ которомъ обозначилась, еще разъ, крайняя деликатность души покойнаго съ ея религіозной стороны. Когда, наканунъ кончины, онъ пожелалъ причаститься еще разъ, и священникъ Когановскій отправился изъ виллы Алупка въ близъ лежащее селеніе, гдѣ была церковь,—чтобы взять у мѣстнаго священника св. Дары, то окружающія Перовскаго лица, видя, что онъ чѣмъ-то волнуется и тревожится, подумали, что его все-таки смущаетъ ожидаемое таинство, какъ предвѣстникъ смерти... Но они ошибались: оказалось. что умирающій безпокоился совсѣмъ не потому:

— Вѣдь отецъ Кондратій понесеть чашу съ св. Дарами въ рукахъ,—а туть, вокругъ, живутъ и ходять татары... Они могутъ глумиться, когда увидять русскаго священника, идущаго съ чашей,—сказалъ онъ брату, графу Борису Алексвевичу, замътившему его безпокойство...

Вотъ что думалъ въ то время уже умирающій Перовскій—и вотъ что волновало и смущало его душу!..

Никто изъ окружающихъ его лицъ не замътилъ въ немъ, за эти послъдніе дни его жизни, ни страха смерти, ни явныхъ страданій; страхъ не былъ знакомъ этому героическому, мужественному человъку, а страданія онъ скрывалъ...

Всего за одиннадцать дней до смерти, онъ, не видя никого вблизи себя, но ожидая прівзда брата Бориса Алексвевича и другихъ близкихъ ему лицъ, послалъ въ Петербургъ, въ семью брата, следующую депешу (изъ ближайшаго города Ялты):

"27-го ноября, 8 часовъ вечера. Алупка.

"Будьте на мой счеть спокойны. Бользнь идеть своимъ порядкомъ: въ правомъ легкомъ вода возвышается, но не быстро, въ лъвомъ не прибавилась. Слабъ. Ожидаю прівзда ихъ—и жду смерти. Кого Господь пошлеть прежде, того и приму радостно.

Перовскій".

Это—были последнія строки, написанныя имъ въ жизни.

Самая кончина В. А. Перовскаго была, повидимому, безболъзненна и тиха. Вотъ прекрасное и очень прочувствованное описаніе ея, сдъланное гр. Т. въ письмъ къ тому же епископу Евсевію. the deep 1858 r. C.-Herepdypera.

# Ваше Преосващевство Всемидостивъйшій Аракивстыры!

Въровино, до васъ уже данно дошла въсть о конобщаго друга нашего графа Василія Алексъевича пробрать в Вызванные имъ изъ Петербурга, брать его им имъли несказанное счастье пробыть съ нимъ последнихъ двей его жизни и присутствовать смерги, которая воспоследовала въ Алункъ,

валь нашъ обновиль и поднять его душевния мее бользаь его, какъ будго, простановилась; минуту, хоты онь и старелся всически скриказалось, все болье и болье возвышался; казалось, все болье и болье возвышался; менеть, въ совершенномъ сознания стоинства и во времена глубовой скорби о по его словамъ—кудо проведенной жизни. что Богъ слишкомъ мало караль его за сравнение съ ниме, бользаь свою онъ наинчтожнымъ наказаніемъ. Разговорь его обращался на предметы духовние, хотя жисохраннялась до конца.

по, ому попался въ Краму, совствиъ слуменьй, хотя и очень молодой священникъ тъ пологическихъ позваній, но съ теплою пром.

одь же неученаго, какъ я самъ; во сталь-бы входить въ пренія; а

> пьшею частью по ночамъ, когда испуть, графъ читалъ Евангеліе пьео оть Іоанна, находя, что онъ

убъдительнъе другихъ Евангелистовъ; молился много, но, говоря человъческимъ языкомъ, ему, къ сожалънію, не была дана сладость молитвы. Все доставалось ему съ трудомъ и усиліемъ,—и будучи, можно сказать, ребенкомъ на пути духовномъ, онъ упрекалъ себя въ этой невольной и столь тяжкой сухости сердца.

— "Ахъ, какъ я радъ,—говаривалъ онъ,—когда могу про лить нъсколько слезъ,—тогда только мнъ кажется, то душа моя не пропала"...

Незадолго до нашего прівзда, онъ говъль и собороватся, а въ эти послъдніе десять дней, еще два раза прі общался Св. Таинъ; послъдній разъ за часъ передъ смертію — съ полнымъ сознаніемъ и съ присутствіемъ ума, не покидавшаго его до самаго конца. Отрадно было чу вствовать и слышать, какъ глубоко онъ върилъ въ на шего Спасителя и въ Его Искупленіе!...

Всѣ распоряженія къ смерти были уже давно имъ самимъ сдѣланы. Онъ ждалъ ее съ невыразимымъ нетеръніемъ, и мнѣ часто доводилось даже укорять его за то, что онъ какъ будто требовалъ ее отъ Господа—самъ езпрестанно предназначая минуту своей кончины,—въ чемъ я видѣла недостатокъ смиренія и покорности. Онъ соглашался со мною, старался удерживать себя, но мысль, что жизнь его можетъ продлиться, была для него невыносима. И Господь исполнилъ его желаніе,—и въ милосердіи своемъ послалъ ему конецъ тихій, котораго, при болѣзни его, невозможно было и ожидать.

Такой удивительный покой окружиль нашего умирающаго друга, что мы, потерявь въ немъ самое дорогое, не смѣли предаваться своей скорби. Отчаянію не было мѣсти, — и мы, котя со слезами, но и съ упованіемъ, что для покойнаго наступила лучшая жизнь, отвезли бренные его останки въ Георгіевскій монастырь, близъ Севастополя. Онъ самъ указаль намъ на него.

Въ послъдніе дни своей жизни, онъ, въ присутствіи моемъ и своего брата, Бориса Алексъевича, громко пе-

"Я теперь весь погружень въ чтеніе изъ времени двадцатыхъ годовъ, -- и не могу вамъ выразить то наслажденіе, которое я испытываю, воображая себъ это время. Странно и пріятно думать, что то время, которое я помню-тридцатые года-уже исторія!.. Такъ и видишь, что колебаніе фигуръ на этой картинъ прекращается и все останавливается въ торжественномъ поков истины и красоты... Я испытываю чувство повара (плохого), который пришель на богатый рынокь и, оглядывая всъ эти, къ его услугамъ предлагаемыя овощи, мяса, рыбы, мечтаеть о томъ, какой бы онъ сдёлаль обёдъ... Такъ и я мечтаю, -- хотя и знаю, какъ часто приходилось прекрасно мечтать, а потомъ поргить объды, или ничего не дълать... Ужъ какъ пережаришь рябчиковъ, потомъ ничъмъ не поправишь! И готовить трудно-и страшно. А обмывать провизію, раскладывать - ужасно весело!..

"Молюсь Богу, чтобы онъ позволиль мнв сдвлать хоть приблизительно то, что и хочу. Двло это для меня такъ важно, что, какъ вы ни способны понимать все, вы не можете представить—до какой степени это важно: такъ важно, какъ важна для васъ ваша ввра; и еще важнъе, — мнъ бы хотълось сказать; но важнъе ничего не можеть быть. И оно то самое и есть.

"Цълую руки у вашей матушки и дружески жму вашу руку.

#### Вашъ Л. Толстой".

Просимые Львомъ Николаевичемъ матеріалы и "свтдѣнія" были ему даны, но задуманное имъ произведеніе, даже и "приблизительно", не исполнилось: все ограничилось лишь извѣстными, очень небольшими отрывками изъ романа "Декабристы". Такимъ образомъ, личность самаго близкаго къ Жуковскому друга—Перовскаго— осталась невыясненной.

# Кончина В. А. Перовскаго.

Покойный В. А. Перовскій быль, вообще, человъкомъ върующимъ и очень религіознымъ. Въ 1851 году, случилась съ нимъ тяжкая бользнь, когда онъ, по мньнію врачей, ему объявленному, "долженъ былъ умереть": и онъ-какъ мы видъли изъ письма Жуковскаго, приведеннаго въ предыдущей стать вполнъ готовился къ смерти... Въ это-то время, въ его возвышенной душъ и совершился тотъ переломъ, который, по выраженію Жуковскаго, "перемънилъ направление его жизни", давъ ему "опыть сердца" и ту созерцательную жизнь, которая была такъ доступна его сильному уму и великой душъ. Съ того времени, всв остальныя шесть леть вплоть до своей кончины, покойный Перовскій проявляль ту особенную религіозность, что зам'вчается, иногда, у выдающихся по уму людей-когда ихъ пытливый, мятущійся духъ ищеть общенія съ Богомъ, и они становятся религіознъе, — и тъснъе сближаются съ Церковью, гдъ имъется земной, видимый престолъ Царя вселенной...

То же стало, послъ 1851 года, и съ В. А. Перовскимъ. Около того же времеви, онъ и сошелся близко съ епископомъ Самарскимъ Евсевіемъ, однимъ изъ умнъйшихъ и образованнъйшихъ архипастырей того времени, бывшимъ ранъе ректоромъ С.-Петербургской духовной академіи, а впослъдствіи, въ шестидесятыхъ го-

въ 1888 году, т. е. спустя слишкомъ тридцать лѣтъ послъ кончины Перовскаго; а между тѣмъ, я вездъ еще слышалъ его имя. На другой же день по прівздъ, отправившись представляться губернатору и ожидая възалъ своей очереди, я засмотрълся на красивый портретъ генерала, во весь рость, висъвшій на стънъ.

— Это Перовскій,—объясниль подошедшій ко мнъ дежурный чиновникъ...

И затъмъ, вездъ доводилось слышать это имя:

 "Воть, въ этомъ домъ жилъ Перовскій"... "Этоть. самый красивый домъ въ Оренбургъ-построенъ башкирами при Перовскомъ"... "Водопроводъ у насъ устроенъ при Перовскомъ"... "Этотъ караванъ-сарай и мечеть выстроиль Перовскій"... "Этоть садъ развель Перовскій"... "Генералъ Т. только и боялся Перовскаго"... "Это было еще при Перовскомъ, когда мы ходили въ Хивинскій походъ", - говорили съдые, какъ лунь, старцы, вспоминая давно минувшіе годы... "Это было больше тридцати леть назадъ, когда мы съ Перовскимъ разбили кокандцевъ", - говорили казаки, еще не столь состарившіеся... А многоводная Сыръ-Дарья, видъвшая на своихъ берегахъ славныя русскія войска, предводимыя Перовскимъ, присоединившимъ эту ръку къ владъніямъ Россіи!.. А эта, одиноко стоящая, кръпость въ нынъшней Ферганской области, называвшаяся Акъ-Мечеть, взятая штурмомъ тъмъ-же Перовскимъ, разбившимъ кокандцевъ и впервые разсъявшимъ въ азіятахъ нашей восточной окраины увіренность въ ихъ непобъдимости!.. Даже мъстные кумысники-башкиры, когда мнъ доводилось вызывать ихъ на разговоръ о Перовскомъ, говорили: "Добра душа булъ Пировскій. Такой ивть бульша!.. "Словомъ, повсюду и вездю, гдв только жиль и трудился этоть человъкъ-живеть въ намяти народной его славное и честное доброе имя.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

# ЗИМНІЙ ПОХОДЪ ВЪ ХИВУ

въ 1839 году.

Въ эти дни тяжкой болѣзни, я не разъ вспоминалъ о васъ, Преосвященный, сожалѣя, что лишенъ вашего присутствія именно въ то время, когда пастырскія утѣшенія и напутствованія ваши были бы всего нужнѣе для смущавшагося предъ часомъ смертнымъ духа моего.— Часъ этотъ, повидимому, отсроченъ еще для меня по благодати Господней, но, при слабости силъ моихъ, при предстоящихъ мнѣ трудахъ, я не могу думать, чтобы отсрочка эта дана была мнѣ надолго. Потому прошу васъ усерднъйше молитесь обо мнѣ,—молитесь, чтобы Господь далъ мнѣ силъ довершить начатое по волѣ Государевой на пользу ввъреннаго мнѣ края, а тамъ даровалъ въ мирѣ и покаяніи заключить грѣшную жизнь мою христіанской кончиною.

Испрацивая архипастырскаго благословенія вашего, съ истиннымъ уваженіемъ и искренней преданностію честь имѣю быть

> Вашего Преосвященства покорнъйшій слуга Василій Перовскій.

Оренбургъ. 25 апръля 1853 года. Преосвящ, Евсевію, Епископу Самарскому и Ставропольскому.

Письмо второв.

# Ваще Преосвященство Милостивый Архипастырь!

Съ удовольствіемъ получиль я привѣть вашъ по поводу великаго дня воплощенія Спасителя, ибо письма ваши, полныя душевной теплоты и назидательности, всегда производять на меня самое благодѣтельное дъйствіе.

Каждый день приносить человъку новыя испытанія, — и потому во всякое время нуждается онь въ словъ утъшенія и одобренія; въ обстоятельствахъ же, каковы настоящія, когда мрачная туча, нашедшая на отечество съ запада, темнъеть и сгущается все болъе и болъе,

смущеніемъ и опасеніями волнуя даже самыя преданныя родинв и Царю сердца, ободреніе и утвішеніе это всякому русскому становится потребностью необходимою. Въ былые годы, когда, по изволенію Господа, испытывающаго върныхъ рабовъ своихъ, приходилось Россіи стенать подъ напоромъ враговъ, напрягая всъ силы для защиты своей самостоятельности, единственной опорой и утвшительницей являлась церковь православная, никогда не изм'внявшая высокому призванію своему-питать духъ русскій вфрою и надеждою не на собственную кръпость и могущество, а на помощь свыше правому и святому дёлу: и, сильная этимъ утешеніемъ церкви, Русь одолъвала враговъ, и побъдоносною выходила изъ борьбы. Радуюсь надеждою, видя изъ словъ вашихъ, Преосвященный, по поводу событій въ Крыму, что не измънилась Россія, что и нынъ служители православія остаются в'врными великимъ прим'врамъ, зав'вщаннымъ Сергіями и Гермогенами.-Будь это вездъ такъ, какъ въ Самаръ, Россія со славою отразить враговъ своихъ, и какъ нынъ, въ день Рождества Спасителя міра, празднуемъ мы освобожденіе отечества оть нашествія враговъ, сорокъ л'ять тому грозившихъ ей порабощеніемъ, такъ, дасть Богъ, въ этотъ радостный для каждаго христіанина день искупленія, будемъ мы торжествовать современемъ не только собственное свое освобождение отъ новой опасности, но и возрождение къ новой жизни собратій нашихъ, на защиту которыхъ отъ враговъ креста Господня обнаженъ Царемъ мечь Россіи.

Въ утъшительной надеждъ этой, испрашивая архипастырскаго благословенія вашего на служеніе отечеству, достойное настоящаго времени, съ истиннымъ почтеніемъ и сердечной преданностью честь имъю быть

Вашего Преосвященства

покорнъйшій слуга Василій Перов**с**кій.

27 декабря 1854 г. Оренбургъ.

Кончина гр. Василія Алексвевича была христіанская-"въ миръ и покаяніи"... Онъ зналъ и чувствоваль, что навирное скончается и очень скоро-и самъ жаждалъ смерти. Онъ даже неохотно пригласилъ врача. Жиль онь въ то время на южномъ берегу Крыма, въ Алупкъ, куда прівхалъ прямо изъ Оренбурга, будучи уже тяжко больнымъ. Вскоръ по его прівздъ, къ нему, провздомъ на Кавказъ, въ полкъ, завхалъ повидаться одинъ изъ священниковъ, служившій ранъе въ Оренбургскомъ отдельномъ корпусе-отецъ Кондратій Ивановичъ Когановскій, котораго Перовскій близко зналъ и любиль, и сталь, поэтому, упрашивать - "побыть съ нимъ до конца, который очень близокъ" (какъ говорилъ В. А. о. Когановскому). Полковой батюшка, боясь опоздать явкою къ мъсту своего новаго служенія, колебался исполнить просьбу своего бывшаго любимаго начальника... Тогда Перовскій написаль, черезь силу, письмо протопресвитеру Бажанову и сообщилъ, что онъ задержаль о. Когановскаго при себъ, желая принять отъ него напутствіе предъ кончиной, которую ожидаеть со дня на день... Этому священнику и довелось причастить графа Василія Алексвевича передъ смертью, наступившею, действительно, несколько дней спустя...

Но и туть, при самой уже кончинъ В. А. Перовска го произошелъ одинъ эпизодъ, въ которомъ обозначилась, еще разъ, крайняя деликатность души покойнаго съ ея религіозной стороны. Когда, наканунъ кончины, онъ пожелалъ причаститься еще разъ, и священникъ Когановскій отправился изъ виллы Алупка въ близъ лежащее селеніе, гдѣ была церковь,—чтобы взять у мѣстнаго священника св. Дары, то окружающія Перовскаго лица, видя, что онъ чѣмъ-то волнуется и тревожится, подумали, что его все-таки смущаеть ожидаемое таинство, какъ предвѣстникъ смерти... Но они ошибались: оказалось, что умирающій безпокоился совсѣмъ не потому:

— Въдь отецъ Кондратій понесеть чашу съ св. Дарами въ рукахъ,—а туть, вокругъ, живутъ и ходять татары... Они могутъ глумиться, когда увидять русскаго священника, идущаго съ чашей,—сказаль онъ брату, графу Борису Алексъевичу, замътившему его безповойство...

Воть что думаль въ то время уже умирающій Перовскій—и воть что волновало и смущало его душу!..

Никто изъ окружающихъ его лицъ не замътилъ въ немъ, за эти послъдніе дни его жизни, ни страха смерти, ни явныхъ страданій; страхъ не былъ знакомъ этому героическому, мужественному человъку, а страданія онъ скрывалъ...

Всего за одиннадцать дней до смерти, онъ, не видя никого вблизи себя, но ожидая прівзда брата Бориса Алексвевича и другихъ близкихъ ему лицъ, послалъ въ Петербургъ, въ семью брата, следующую депешу (изъ ближайшаго города Ялты);

"27-го ноября, 8 часовъ вечера. Алупка.

"Будьте на мой счеть спокойны. Бользнь идеть своимь порядкомь: въ правомъ легкомъ вода возвышается, но не быстро, въ лъвомъ не прибавилась. Слабъ. Ожидаю прівзда ихъ—и жду смерти. Кого Господь пошлеть прежде, того и приму радостно.

Перовскій".

Это-были последнія строки, написанныя имъ въ

Самая кончина В. А. Перовскаго была, повидимому, безболъзненна и тиха. Вотъ прекрасное и очень прочувствованное описание ея, сдъланное гр. Т. въ письмъ къ тому же епископу Евсевию. 9-е февр. 1858 г. С.-Петербургъ.

#### Ваше Преосвященство Всемилостивъйшій Архипастырь!

Въроятно, до васъ уже давно дошла въсть о кончинъ общаго друга нашего графа Василія Алексъевича Перовскаго. Вызванные имъ изъ Петербурга, братъ его и я, мы имъли несказанное счастье пробыть съ нимъ десять послъднихъ дней его жизни и присутствовать при его смерти, которая воспослъдовала въ Алупкъ, 8-го декабря.

Прівадъ нашъ обновилъ и поднялъ его душевныя силы, и даже болѣзнь его, какъ будто, пріостановилась; но страданія физическія, вообще, отъ него не отступали почти ни на минуту, хотя онъ и старался всячески скрывать ихъ. Къ счастію, духъ его не ослабъвалъ, а напротивъ того, казалось, все болѣе и болѣе возвышался: это проявлялось, особенно, въ совершенномъ сознаніи своего недостоинства и во времена глубокой скорби о прошедшей—по его словамъ—худо проведенной жизни. Ему мнилось, что Богъ слишкомъ мало каралъ его за грѣхи и, въ сравненіи съ ними, болѣзнь свою онъ находилъ лишь ничтожнымъ наказаніемъ... Разговоръ его все больше обращался на предметы духовные, хотя живость его ума сохранилась до конца.

Къ счастію, ему попался въ Крыму, совсъмъ случайно, прекрасный, хотя и очень молодой священникъ— безъ большихъ теологическихъ познаній, но съ теплою и твердою върою.

— "Я радуюсь, — говориль мив графъ, — что встрвтиль въ немъ человъка столь же неученаго, какъ я самъ; — съ ученымъ я невольно сталъ-бы входить въ пренія; а туть, мы прямо идемъ къ цъли"...

Часто днемъ, а большею частью по ночамъ, когдаръдко удавалось ему заснуть, графъ читалъ Евангеліе въ послъдніе дни только отъ Іоанна, находя, что онъ убъдительнъе другихъ Евангелистовъ; молился много, но, говоря человъческимъ языкомъ, ему, къ сожалънію, не была дана *сладость* молитвы. Все доставалось ему съ трудомъ и усиліемъ,—и будучи, можно сказать, ребенкомъ на пути духовномъ, онъ упрекалъ себя въ этой невольной и столь тяжкой сухости сердца.

— "Ахъ, какъ я радъ,—говаривалъ онъ,—когда могу пролить нъсколько слезъ,—тогда только мнъ кажется, что душа моя не пропала"...

Незадолго до нашего прівзда, онъ говъль и соборовался, а въ эти последніе десять дней, еще два раза пріобщался Св. Таинъ; последній разъ за часъ передъ смертію — съ полнымъ сознаніемъ и съ присутствіемъ ума, не покидавшаго его до самаго конца. Отрадно было чувствовать и слышать, какъ глубоко онъ верилъ въ нашего Спасителя и въ Его Искупленіе!..

Всѣ распоряженія къ смерти были уже давно имъ самимъ сдѣланы. Онъ ждалъ ее съ невыразимымъ нетеривніемъ, и мнѣ часто доводилось даже укорять его за то, что онъ какъ будто требовалъ ее отъ Господа—самъ безпрестанно предназначая минуту своей кончины,—въ чемъ я видѣла недостатокъ смиренія и покорности. Онъ соглашался со мною, старался удерживать себя, но мысль, что жизнь его можетъ продлиться, была для него невыносима. И Господь исполнилъ его желаніе,—и въ милосердіи своемъ послалъ ему конецъ тихій, котораго, при болѣзни его, невозможно было и ожидать.

Такой удивительный покой окружилъ нашего умирающаго друга, что мы, потерявъ въ немъ самое дорогое, не смъли предаваться своей скорби. Отчаянію не было мъста, — и мы, хотя со слезами, но и съ упованіемъ, что для покойнаго наступила лучшая жизнь, отвезли бренные его останки въ Георгіевскій монастырь, близъ Севастополя. Онъ самъ указалъ намъ на него.

Въ послъдніе дни своей жизни, онъ, въ присутствіи моемъ и своего брата, Бориса Алексъевича, громко пе-

ребиралъ свое прошедшее, не щадя себя и не прощая себъ ничего. Всегда правдивый, онъ въ эти минуты упиралъ какъ-то особенно на свою виновность передъ Богомъ, -и ръдко можно встрътить такое полное сознаніе своей гръховности, имъ проявленное. Эта гласная исповъдь совершенно опровергла въ нашихъ глазахъ тв безсмысленныя обвиненія въ жестокости, которыя еще при его жизни, враги его старались распространить на его счеть и которымъ, къ несчастію, многіе повърили. Впрочемъ, Вашему Преосвященству извъстна лучше еще чъмъ мнъ его внутренняя жизнь, и мои слова могуть служить только дополненіемъ. Всв последнія его письма ко мив выражали смиреніе, иногда страхъ, и затъмъ опять надежду на неистощимое милосердіе Божіе. Доброта и глубокое сочувствіе къ страждущимъ были отличительной чертой его характера, и сколько слезъ было осушено его щедростью! Хотя его лъвая рука никогда не знала, что дълала правая, но онъ серьезно увърялъ меня, что за это никакой похвалы не заслуживаетъ.

Теперь, остается мн<sup>®</sup> передать Вашему Преосвященству посл<sup>®</sup>днія слова графа относительно васъ.

Мы прибыли въ Алупку 28-го ноября,—и въ тоть же день, графъ передалъ мнъ послъднее письмо ваше, полученное имъ наканунъ, и на которомъ были написаны имъ слъдующія строки, адресованныя ко мнъ: "Передаю и завъщаю твоей любви друга моего Епискона Евсевія. Напиши ему, почему я самъ не писалъ ему послъднее время и не пишу теперь; напиши ему, что мои съ нимъ бесъды оказались очень полезны мнъ въ послъдніе дни моей жизни, помогая приготовляться къ смерти, дабы не совсъмъ недостойному предстать предъ Господомъ Богомъ Іисусомъ Христомъ. А чтобы вполнъ и разомъ познакомить тебя съ преосвященнымъ Евсевіемъ, напиши ему, что мы совершенно не имъемъ ничего другъ отъ друга тайнаго"...

Что могу я прибавить къ этимъ строкамъ, столь ис олненнымъ къ вамъ любви и благодарности!"...

Такимъ образомъ, сощелъ съ жизненной сцены, безъ тума, этотъ несомнънно великій человъкъ—внукъ простого малоросса, крестьянина Кирилы Розума, ставшаго потомъ, благодаря "случаю" съ братомъ, графомъ и гетманомъ...

В. А. Перовскому не имъется въ Россіи памятника видимаго... Нъть ни полковъ его имени, ни кораблей... Въ Оренбургъ нъть даже улицы его имени. Но памятникъ перукотворный воздвигнуть ему въ томъ далекомъ крат, которымъ онъ управлялъ—и гдъ установилъ порядокъ, уважение къ закону, гдъ уничтожилъ произволъ и жестокости богатыхъ и сильныхъ, и гдъ заставилъ уважать русское имя\*). Я попалъ въ Оренбургъ

И генералъ Катенинъ сказалъ только правду: Перовскій остался навсегда въ памяти народной того края—и живеть не только въ воспоминаніяхъ, но въ чувствахъ и сердцахъ. Разсказы о немъ, какъ преданія, передаются наъ устъ въ уста, отъ покольнія къ покольнію, отъ отца къ сыну, отъ дъдовъ — внукамъ. Разсказы эти заставляють потомковъ проникаться тъмъ же особеннымъ чувствомъ, какое питали къ Перовскому сослуживцы и подчиненные, солдаты и простой народъ, видя въ немъ строгаго начальника, но, вмъсть съ тъмъ, честнаго человъка, справедливаго карателя и милователя, для котораго были всть равны—начиная отъ знатнаго барина и кончая сърымъ мужичкомъ, ("Русская Старина" 1896 г., кн. 5-я).

<sup>\*)</sup> Въ журналъ "Русская Старина" приведенъ слъдующій приказъ замѣстителя В. А. Перовскаго генералъ-адъютанта Александра Андреевича Катенина, рыцарски честно признавшаго заслуги своего предшественника: "По волѣ Государя Императора, замъщая генералъ-адъютанта графа Перовскаго, многолютние труды коего останутся навсегда памятны краю, имъ такъ горячо любимому, я вполнъ постигаю всю важность и отвътственность возложенныхъ на меня обязавностей; но не сомнъваюсь также, что въ сослуживцахъ моихъ найду ревностныхъ и дсбрыхъ помощниковъ, а потому надъюсь, что, съ благословеніемъ Божіимъ, оправдавъ высокое довъріе Государя Императора, заслужу то милостивое одобреніе, котораго постоянно удостоивался мой почтенный предмъстникъ".

въ 1888 году, т. е. спустя слишкомъ тридцать лѣтъ послѣ кончины Перовскаго; а между тѣмъ, я вездѣ еще слышалъ его имя. На другой же день по пріѣздѣ, отправившись представляться губернатору и ожидая въ залѣ своей очереди, я засмотрѣлся на красивый портретъ генерала, во весь ростъ, висѣвшій на стѣнъ.

— Это Перовскій,—объясниль подошедшій ко мнъ дежурный чиновникъ...

И затъмъ, вездъ доводилось слышать это имя:

— "Воть, въ этомъ домъ жилъ Перовскій"... "Этоть, самый красивый домъ въ Оренбургъ-построенъ башкирами при Перовскомъ"... "Водопроводъ у насъ устроенъ при Перовскомъ"... "Этоть караванъ-сарай и мечеть выстроилъ Перовскій"... "Этотъ садъ развелъ Перовскій"... "Генералъ Т. только и боядся Перовскаго"... "Это было еще при Перовскомъ, когда мы ходили въ Хивинскій походъ", - говорили съдые, какъ лунь, старцы, вспоминая давно минувшіе годы.. "Это было больше тридцати лътъ назадъ, когда мы съ Перовскимъ разбили кокандцевъ", - говорили казаки, еще не столь состаривниеся... А многоводная Сыръ-Дарья, видъвшая на своихъ берегахъ славныя русскія войска, предводимыя Перовскимъ, присоединившимъ эту ръку къ владеніямъ Россіи!.. А эта, одиноко стоящая, крепость въ нынъшней Ферганской области, называвшаяся Акъ-Мечеть, взятая штурмомъ темъ-же Перовскимъ, разбившимъ кокандцевъ и впервые разсъявшимъ въ азіятахъ нашей восточной окраины увфренность въ ихъ непобъдимости!.. Даже мъстные кумысники-башкиры, когда мит доводилось вызывать ихъ на разговоръ о Перовскомъ, говорили: "Добра душа булъ Пировскій. Такой нъть бульша!.. "Словомъ, повсюду и вездю, гдъ только жиль и трудился этоть человъкъ-живеть вь памяти народной его славное и честное доброе имя.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

# ЗИМНІЙ ПОХОДЪ ВЪ ХИВУ

въ 1839 году.



Mapsfaller)

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ~ |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

По дѣламъ службы, мнѣ два года (1889 и 1890) довелось прожить въ Оренбургѣ, гдѣ я встрѣтился и познакомился съ нѣсколькими, еще находящимися въ живыхъ свидѣтелями и участниками несчастнаго похода нашихъ войскъ въ Хиву въ 1839 году, и слышалъ отъ нихъ живые разсказы и многія интересныя подробности объ этомъ походѣ. Между этими лицами первое мѣсто занималъ бывшій военный топографъ, отставной подполковникъ Георгій Николаевичъ Зеленинъ, который не только разсказывалъ мнѣ о походѣ устно, но и передалъ имѣвшіяся у него записки (ими я отчасти и пользовался при составленіи настоящей статьи).

Какъ въ Хивинскій походъ 1839 года, такъ и потомъ, спустя 34 года, во время похода въ Хиву генерала К. П. Кауфмана, были приняты

всѣ мѣры, чтобы донесенія о походѣ доходили въ Петербургъ лишь оффиціальнымъ путемъ и чтобы при отрядахъ не было корреспондентовъ. Но судьба-по крайней мъръ во второй походъраспорядилась иначе: въ отрядъ генерала Кауфмана, когда онъ достигъ уже рѣки Аму-Дарьи, прибыль, преодольвь всь дылаемыя ему препятствія, безстрашный и неутомимый англійскій путешественникъ-корреспондентъ Макъ-Гаханъ, который и описалъ затъмъ Хивинскій походъ 1873 г. въ особо изданной имъ книгъ: «Company on the Oxus and the Fall of Khiva» By J. A. Mac-Gahan. London, 1874. Сочиненіе это было переведено въ 1875 г. въ «Русскомъ Въстникъ» и имъло огромный успъхъ среди читающей публики, какъ талантливое и, главное, единственное описаніе столь ръдкаго и замъчательнаго, въ лътописяхъ военной исторіи, похода. Намъ, русскимъ людямъ, довелось, следовательно, узнать все подробности этого героическаго похода нашихъ войскъ въ глубь Азіи оть иноземнаго корреспондента...

Къ сожалѣнію, походъ 1839 г. не имѣлъ столь даровитаго участника и лѣтописца: онъ былъ совершенъ въ такой тайнѣ, что первое извѣстіе о немъ въ русской печати появилось лишь 20 лѣтъ спустя, въ видѣ оффиціальнаго изложенія полробностей похода въ «Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ», издаваемыхъ при Московскомъ университетѣ. Между тѣмъ, въ походѣ принимали участіе извѣстный писатель В. И. Даль (казакъ Луганскій), состоявшій въ то время чи-

новникомъ особыхъ порученій при Оренбургскомъ военномъ губернаторъ Перовскомъ, и знаменитый впоследствій географъ и путешественникъ по Средней Азіи Н. В. Ханыковъ \*). Послѣдній, насколько извъстно, ничего не написалъ о походъ, въ которомъ онъ участвоваль; Даль же ограничился несколькими частными письмами къ раз-Нымъ своимъ знакомымъ, писанными съ пути, во время похода, и напечатанными 28 лътъ спустя въ «Русскомъ Архивъ». Болѣе подробныя статьи объ этомъ походъ, написанныя, впрочемъ, по оффиціальнымъ же источникамъ, были помѣщены въ «Русскомъ Словъ» и «Военномъ Сборникъ». Затьмъ имъются письма о Хивинскомъ походъ 1839 г. самого графа В. А. Перовскаго, главнаго начальника экспедиціоннаго отряда, писанныя имъ, съ похода, къ Московскому почтъ-директору А. Я. Булгакову, напечатанныя въ томъ же «Русскомъ Архивѣ» и въ этой книгѣ перепечатываемыя. Есть, наконецъ, и отдъльная книжка объ этомъ же походѣ, изданная однимъ изъ участниковъ экспедиціи, полковникомъ Иванинымъ. Очень возможно, что о зимнемъ походѣ въ Хиву имъются и еще какія-нибудь напечатанныя статьи, мнъ неизвъстныя.

Но все это—матеріалы, такъ сказать, оффиціальные, далеко не полные и не всегда согласные съ истиной. А потому, теперь, при подробномъ

<sup>&</sup>quot;) Кромѣ названныхъ липъ, въ экспедиціи въ Хиву участвовали также: П. Чихачевъ, извѣстный своимъ путешествіемъ по Индіи и Китаю, и Э. Эверсманъ.

описаніи этого достопамятнаго, по своему несчастью и героизму солдатъ и офицеровъ, похода, мнѣ приходится основываться, главнымъ образомъ, на частныхъ запискахъ и письмахъ лицъ, участвовавшихъ въ походѣ, и на устныхъ «разсказахъ очевидцевъ», являющихъ собою, вообще, русское традиціонное хранилище свѣдѣній о новѣйшихъ событіяхъ отечественной исторіи.

Затьмъ, существуеть, какъ извъстно, подробное «Дъло» объ этомъ «Военномъ предпріятіи противу Хивы»; но оно находится въ Петербургъ, въ Архивъ Главнаго Штаба, высланное туда изъ Оренбурга по особому распоряженію.

И. 3.

Наши отношенія къ Хивъ въ началь ныньшняго стольтія.—Заботы Императора Александра I о мирномъ сближеній съ Хивой.—Рескрипты Государя военному Оренбургскому губернатору Эссену.—Оскорбленія, чинимыя хивичцами нашимъ посланцамъ.—Отправленіе въ Хиву караванъ-баши Ніязмухаметева и штабсъ-капитана Н. Н. Муравьева.

Послѣ перваго похода въ Хиву русскаго отряда въ 1717 году, въ царствованіе Петра Великаго, подъ начальствомъ князя Бековича-Черкасскаго, похода, окончившагося, какъ извъстно, столь трагически, благодаря обману и въроломству хивинцевъ, а главное, излишней довърчивости Бековича, наши сношенія съ Хивою порвались сами собою, и Хивинцы, гордые своею въроломною побъдой, стали къ намъ, открыто, во враждебныя отношенія: они грабили наши торговые караваны, направлявшеся въ Бухару, подстрекали туркменъ и киргизовъ похищать русскихъ людей и покупали ихъ, обращая въ неволю, укрывали нашихъ дезертировъ и бъглыхъ, и пр. Такъ прошло цълое стольтіе. Никто изъ государственныхъ русскихъ людей того времени не помышляль еще, повидимому, о той серьезной роли, какая должна была выпасть на долю Россіи въ Средней Азіи, въ сиду ея инертнаго движенія на Востокъ...

Лишь послѣ окончанія Наполеоновскихъ войнъ, Императоръ Александръ I обратилъ впервые свое высокое вниманіе на упорядоченіе нашей торговли въ Средней Азіи: тогдашнему Оренбургскому военному губернатору генералу Эссену было предложено избрать изъ служащихъ въ Оренбургъ чиновниковъ или военныхъ вполнъ способнаго и надежнаго человъка, въ небольшомъ чинъ, котораго и отправить къ Хивинскому хану, но отнюдь не въ качествъ дипломатическаго лица, а какъ бы обыкновеннаго чиновника, для установленія правильныхъ пограничныхъ сношеній. Къ рескрипту на имя губернатора Эссена была приложена особая записка, гдъ излагались тъ дружественныя предложенія, которыя долженъ былъ сдълать избранный чиновникъ Хивинскому хану. Воть содержаніе этой записки\*):

- 1. "Россійскій Императоръ искренно желаєть благосостоянія своихъ сосъдей и, въ то-же время, готовъ имъ изъявлять всякую пріязнь, не желая другого съ ихъ стороны, какъ взаимнаго дружелюбія.
- 2. "Если взаимное дружелюбіе будеть единожды прочно установлено, то очевидно, что польза обоихъ народовъ требуеть всёми возможными мёрами споспешествовать свободнымъ торговымъ сообщеніямъ, тщательно отстраняя отъ оныхъ все то, что можетъ служить имъ во вредъ и изыскивая искренно средства сдёлать сіи торговыя сообщенія часъ отъ часу выгоднёе для обоихъ народовъ.
- 3. "Подобное взаимное положеніе, кажется, будёть полезн'я, нежели нын'я существующее, столь часто подверженное непріятнымъ происшествіямъ, ко вреду обоюдныхъ подданныхъ обращающимся. Вс'я сіи непріятности весьма легко отвращены быть могутъ, когда искреннее желаніе поселится укоренить дружбу на прочныхъ началахъ.

"Если сіи мысли будуть приняты, то посылаемый чиновникъ долженъ будеть взойти (предъ ханомъ) въ подробное изъясненіе препятствій и притъсненій, встръ-

 <sup>\*)</sup> Изъ дъла Оренбургскаго генералъ-губернаторскаго архива,
 № 452.

чаемыхъ торгующими, особливо бухарцами, отъ хивинцевъ. Во взаимность отвращенія сихъ неудобствъ и притъсненій, россійское правительство готово принять предложенія, кои ханъ Хивинскій найдеть нужнымъ сдълать для пользы своего народа, если они будуть безвредны пользамъ Россіи или другимъ сопредъльнымъ народамъ.

"Надобно желать, чтобъ чиновникъ, таковое порученіе получающій, быль не только по наставленію полонь эснаго понятія о предстоящемь ему дѣлѣ, но и самь внутренно и чистосердечно убѣжденъ въ истинѣ, справедливости и пользѣ онаго. Онъ тогда будеть дѣйствовать съ тою теплотою и непритворностію чувствъ, которыя въ его положеніи одни могуть заслужить довѣренность и усыпить Азіатскую мнительность и подозрѣніе и, наконецъ, оставить благопріятное впечатлѣніе въ умѣ и расположеніяхъ Хивинскаго хана".

Вотъ какими миролюбивыми намъреніями исполнено было русское правительство относительно Хивы въ 1819 году, несмотря на самое разбойничье и хищническое поведеніе нашихъ сосъдей, называемое въ зашискъ "непріятными происшествіями". Оно, върное своей тогдашней иностранной политикъ на Западъ, мечтало "укоренить дружбу на прочныхъ началахъ" и на Востокъ съ Хивою. Но мъстныя Оренбургскія власти отлично понимали, съ къмъ имъють дъло, и не увлеклись фантастической перспективой "дружбы" съ закоренълыми разбойниками и исконными врагами Россіи. Вотъ что писалъ генералъ Эссенъ въ Петербургь, въ отвътномъ рапортъ своемъ на Высочайшій рескриптъ:

"По вступленіи моемъ въ управленіе Оренбургскимъ краемъ, относился я къ Хивинскому хану Мухамметь-Рахиму, чрезъ торгующихъ здѣсь его подданныхъ, дружественнымъ письмомъ о взаимной пріязни, но на оное не получиль отъ него никакого отвѣта.

"Получивъ отъ статсъ-секретаря Кикина, по Высо-

чайшему повельню Вашего Величества, всеподданныйшую просьбу купцовъ Лазарева и Енушева объ удовлетвореніи ихъ за разграбленные хивинцами товары, отправляль я въ прошедшемъ году къ Хивинскому хану съ письмомъ нарочнаго, 4-го Башкирскаго кантона поручика Абдулъ-Насыра-Субкангулова; но нарочный сей угрожаемъ въ Хивъ былъ казнію за прибытіе туда, которой избъжаль единственно убъжденіемъ хивинцевъ въ единоверіи съ ними, въ доказательство коего вынужденъ былъ обрить голову и съ симъ знакомъ униженія выпровожденъ быль изъ Хивы при отзыв'в ко мн'я отъ имени ханскаго министра Аталыка-Бегудара, явно обнаруживающемъ строптивость и недостатокъ уваженія къ нашему правительству, и при объявленіи, чтобы впредь не возвращался, а въ Россіи повъстиль-бы, что всякій свободный чужестранець, по Хивинскимъ законамъ, подвергается у нихъ смерти или рабству, о чемъ и сообщено было отъ меня въ подробности, тогда-же. управляющему Министерствомъ Иностранныхъ Дълъ. статсъ-секретарю графу Нессельроде.

"Послъ таковыхъ безуспъшныхъ сношеній съ Хивинскимъ правительствомъ, я въ необходимости нахожусь заключить, что во исполненіе Высочайшей Вашего Императорскаго Величества воли, въ новые переговоры и объясненія съ онымъ войти удобно не иначе, какъ въвидахъ силы и справедливой твердости, поддержать достоинство Имперіи, ввушивъ уваженіе къ предмету тъхъ объясненій и обезпечивъ безопасность получающаго сіе порученіе".

Затьмъ, генералъ Эссенъ называетъ въ рапортъ своемъ и лицо, имъ намъченное для посольства въ Хиву: личнаго своего адъютанта, поручика Германа, управлявшаго въ продолжение двухъ лътъ "дипломатическимъ отдълениемъ" канцелярии Оренбургскаго губернатора; но прибавляетъ при этомъ, что его возможно будетъ отправить лишь "подъ прикрытиемъ эскорта".

Кром'в всеподданн'в йшаго рапорта, генераль Эссень счель не излишнимъ сдълать надлежащее представление о нашихъ сношенияхъ съ Хивою и всесильному тогда в ременщику графу Аракчееву. Мы приведемъ изъ этого представления тъ мъста, гдъ всего ръзче обрисовывается на ше тоглашнее отношение къ Хивъ.

"Правительство хивинское, - пишеть генераль Эссенъ, -хотя постоянно производить съ Россіей торговлю, **РГО** ОТЪ САМАГО НАЧАЛА СНОШЕВІЙ НАШИХЪ СЪ НИМЪ НЕ переставало дъйствовать коварнымъ и хищнымъ образомъ. Не обращаясь къ временамъ давно протекшимъ, кои ознаменованы несчастною экспедиціей полковника жнязя Бековича-Черкасскаго, довольно упомянуть, что оть тахъ временъ донына непрерывно подстрекаеть оно жиргизъ-кайсаковъ \*) къ уводу людей нашихъ, покупаеть и содержить ихъ въ тяжкой неволь, грабить преимущественно тъ караваны, въ коихъ находятся товары нашихъ киргизовъ, и въ подданной намъ ордъ киргизъ-кайсацкой производить истребленіе, хищничества и насилія всякаго рода. Такъ, напримъръ, въ 1793 году, посланный въ Хиву, по Высочайшему повелънію, вслъдствіе собственнаго прошенія Хивинскаго хана, мајоръ Бланкеннагель былъ тамъ содержанъ подъ стражею, ограбленъ и угрожаемъ опасностію жизни, которой избъжалъ единственно успъхомъ, съ какимъ вылъчиль онъ до 300 больныхъ хивинцевъ. Понятія сего правительства о народномъ правъ и безразсудная жестокость таковы, что посла Персидскаго шаха со свитою, изъ тридцати человъкъ состоявшею, вельно было безчеловъчно умертвить при самомъ приближении его къ Хивинской области. Хотя сіе событіе предшествовало Вланкеннагелю за 50 лътъ, но время не изминило

<sup>\*)</sup> То-есть, сосъднихъ съ Оренбургомъ *Киргизовъ*, кочевья которыхъ въ то время, какъ и теперь, начинались за р. Ураломъ. Въ настоящее время киргизы стали совсъми мирнымъ племенемъ и занимаются лишь изръдка конокрадствомъ.

оных понятій и не обуздало варварских его расположеній, подтверждаемых посліднимь происшествіемь сы прошлогоднимь моимь посланцемь, который допрашивань быль подъ кинжаломь палача и угрожаемь насильствами". "Всё таковыя воспоминанія, вмість съ безуспішными покушеніями войти съ Хивинскимь владільцемь въ сношенія", убіждають его, губернатора, въ томь, что "ежели всемилостивійшему Государю Императору благоугодно булеть повеліть вновь испытать средство переговора съ Хивинскимь владільцемь, то сіе не иначе можеть быть совершено, какъ подъ вооруженнымь прикрытіемь", дабы, говорится въ конців, "въслучай крайней неудачи, обезпечено было возвращеніе котя нівкоторой части сего отряда"...

Эти благоразумныя предостереженія генерала Эссена разсвяли, повидимому, маниловскія иллюзіи графа Нессельроде, и посольство Германа въ Хиву не состоялось. Твмъ не менве, въ новомъ рескриптв Оренбургскому военному губернатору отъ 24 мая 1819-го же года, Императоръ Александръ, соглашаясь, что посольство въ Хиву будетъ безполезно и рискованно, выразилъ все-таки желаніе "употребить всевозможныя мізры" къ установленію правильныхъ торговыхъ сношеній Россіи съ Хивой. Для этого, въ особой запискі, приложенной къ Высочайшему рескрипту, указывался и способъ къ достиженію этой цізли. Впрочемъ, "способъ" этотъ оказался и на сей разь обычнымъ продуктомъ петербургскихъ кабинетныхъ измышленій и, какъ увидимъ ниже, не имъль никакого успізха.

"За сдъланными уже (говорится въ запискъ) тщетными покушеніями имъть дружественныя сношенія съ ханомъ Хивинскимъ, признается небезполезнымъ испытать еще слъдующее средство: между хивинцами, живущими въ Оренбургской губерніи, есть, безъ сомнънія, люди, извъстные по накловности къ нашему правительству и, въ то-же время, пользующіеся довъренностью



дился и не только посланства на упомянутый предметь не отправиль, но и въ объяснение по оному войти не хотель, не поставляя на то никакой причины. Вместв съ симъ хивинцемъ возвратился изъ Хивы и посланный мною, по другому Высочайшему Вашего Величества повельню, объявленному мнь черезъ управляющаго министерствомъ Иностранныхъ Дълъ, коллежскій совътникъ Мендіяръ Бекчуринъ, имъвшій порученіе доставить къ Хивинскому хану письмо гр. Нессельроде и ходатайствовать объ удовлетвореніи нашихъ купцовъ за ограбленные у нихъ товары. Къ исполнению сего порученія избралъ я Бекчурина потому, что онъ одного съ хивинцами магометанскаго исповъданія и имъетъ отъ роду слишкомъ 70 лътъ. Я надъялся, что, изъ уваженія къ единовърцу и старости, оказанъ ему будеть благосклонный пріемъ; но вм'єсто того, чиновникъ сей принять быль тамъ съ сугубымъ раздраженіемъ, четыре мъсяца содержанъ подъ кръпкою стражею въ унизительномъ мъстъ и, наконецъ, не бывъ выслушанъ, отправленъ въ Россію безъ всякаго отвъта".

Почти одновременно съ порученіями, данными изъ Оренбурга Ніязмухаметеву и Бекчурину, былъ посланъ въ Хиву же, совсѣмъ съ другой стороны, именно съ Кавказа, генераломъ Ермоловымъ, штабсъ - капитанъ Н. Н. Муравьевъ, которому было поручено "склонить туркменъ или трухменцовъ, обитающихъ на восточныхъ берегахъ Каспійскаго моря, и хивинцевъ къ пріязненнымъ сношеніямь съ Россією". Миссія Муравьева была такъ же неудачна, какъ и Ніязмухаметева: его долго держали въ Хивъ, какъ бы въ плъну, едва допустили до аудіенціи у хана, обобрали всв привезенные имъ подарки, и въ концъ едва выпустили обратно; а отпустивъ и узнавъ потомъ, что это былъ не таможенный чиновникъ (за котораго выдавалъ себя Н. Н. Муравьевъ), а военный офицеръ, очень сожалъли, что не отрубили ему голову...



### ПРЕДИСЛОВІЕ.

По дѣламъ службы, мнѣ два года (1889 и 1890) довелось прожить въ Оренбургѣ, гдѣ я встрѣтился и познакомился съ нѣсколькими, еще находящимися въ живыхъ свидѣтелями и участниками несчастнаго похода нашихъ войскъ въ Хиву въ 1839 году, и слышалъ отъ нихъ живые разсказы и многія интересныя подробности объ этомъ походѣ. Между этими лицами первое мѣсто занималъ бывшій военный топографъ, отставной подполковникъ Георгій Николаевичъ Зеленинъ который не только разсказывалъ мнѣ о походѣ устно, но и передалъ имѣвініяся у него записки (ими я отчасти и пользовался прії составленіи настоящей статьи).

Какъ въ Хивинскій походъ 1839 г и потомъ, спустя 34 года, во время Хиву генерала К. П. Кауфмана, бы

II.

Прівадъ въ Оренбургъ В. А. Перовскаго и первое впечатлѣніе, имъ произведенное.—Его столкновенія съ генералами Жемчужниковымъ и Стерлихомъ.—Любезный пріемъ, оказанный Перовскому
Оренбургскими татарами съ Тимашевымъ во главъ.—Первыя мысли о походъ на Хиву.—Похищеніе квргизами вдовы-офицерши.—
Хлопоты Перовскаго въ Петербургъ о разръшеніи похода.—Бесъда
съ императоромъ Николаемъ.—Первоначальные планы и разсчеты.—
Сформированіе экспедиціоннаго отряда. — Штабъ генерала Перовскаго.

Въ 1833 году прибылъ въ Оренбургъ назначенный военнымъ губернаторомъ и командующимъ отдъльнымъ Оренбургскимъ корпусомъ свиты Е. В. генералъ-мајоръ Василій Алексвевичъ Перовскій\*).

Оренбургъ ранве никогда не имвлъ такого молодого губернатора и, вдобавокъ, корпуснаго командира... Перовскому въ то время было лишь 39 лвтъ. Молодой губернаторъ былъ очень красивъ собою, "взглядъ имвлъ строгій и суровый", ростомъ былъ выше средняго, имвлъ изящныя великосвътскія манеры и обладалъ необыкновенною физической силой, такъ что свободно разгибалъ подковы. До прівада своего въ Оренбургъ, генералъ Перовскій прошелъ хорошую боевую школу, не совсѣмъ-то обыкновенную и полную интерес-

<sup>\*)</sup> Генералъ В. А. Перовскій въ то время не быль еще графомъ, титуль этоть онъ получилъ 17 апръля 1855 года, т. е. въ день рожденія покойнаго Государя Александра Николаевича, всего черезъ два мъсяца по восшествін его на престолъ; графское достоинство было пожаловано В. А. собственно за Коканскій походъ 1853 г. и взятіс кръпости Акъ-Мечеть, переименованной затъмъ въ "Фортъ-Перовскій". Это было во время вторичной уже службы Перовскаго въ Оренбургскомъ крав; онъ былъ тогда "Самарскимъ и Уфимскимъ-генералъ - губернаторомъ, генералъ-адъютантомъ, генераломъ-отъ-кавалеріи и всъхъ Россійскихъ орденовъ кавалеромъ". Въ Оренбургъ, въ зданіи караванъ-сарая, въ домъ губернатора, въ одной изъ залъ, находится прекрасный портретъ графа В. А. Перовскаго, въ натуральную величину, вставленный въ роскошную золотую раму.

ныхъ событій: 18-лътнимъ юношей онъ участвоваль въ-Бородинскомъ бою, гдв ему оторвало пулею часть сред-Вяго пальца на рукъ (вслъдствіе этого онъ носиль, потомъ, на этомъ пальцъ золотой, длинный наперстокъ); при выступленіи французовъ изъ Москвы, попалъ къ нымь въ пленъ; пъшкомъ, при обозе маршала Даву, прошель отъ Москвы во Францію, гдв и жиль, вмвств съ другими плънными, въ Орлеанъ, до февраля 1 14 года, когда ему удалось бъжать и присоедивъся къ руской арміи, бывшей въ то время за гравъ Россію, онъ былъ зателенъ въ генеральный штабъ, состоялъ адъютантомъ Рафа П. В. Кутузова и сопровождалъ великаго князя Николая Павловича въ его путешествіи по Россіи. Въ Турецкую войну 1828 г., подъ Анапой, Перовскій былъ Тяжело раненъ пулею въ правую сторону груди, такъ что ему выръзывали эту пулю. Въ то же время, это былъ одинъ изъ образованнъйшихъ людей въ Россіи, друж. ный съ Жуковскимъ, знакомый съ Пушкинымъ, Карамзинымъ и всеми интеллигентными членами ихъ кружка (Пушкинъ, во время прівада своего въ Оренбургъ, остановился прямо у Перовскаго). Все это, вмъстъ съ легендою о таинственномъ происхождении молодого генерала, производило на окружающихъ большое обаяніе. Но некоторыхъ лицъ изъ местной служебной аристократіи сильно смущаль некрупный чипь новаго корпуснаго командира, и изъ-за этого чина вышелъ даже, на первыхъ же порахъ, следующій инциденть, еще боле поднявшій престижъ новаго губернатора.

Начальникомъ расположенной тогда въ Оренбургъ 26-й пъхотной дивизіи былъ генералъ-лейтенантъ Жем-чужниковъ, а начальникомъ бригады—старый генералъ Стерлихъ. Будучи чинами старше Перовскаго, дивизіонный генералъ, а по его примъру и бригадный, не по-ъхали представиться, а ожидали, что Перовскій, какъ вновь пріъзжій, сдълаетъ имъ визитъ первый, чего

II.

Прівздъ въ Оренбургъ В. А. Перовскаго и первое впечатлѣніе, имъ произведенное.—Его столкновенія съ генералами Жемчужниковымъ и Стерлихомъ.—Любезный пріемъ, оказанный Перовскому Оренбургскими татарами съ Тимашевымъ во главѣ.—Первыя мысли о походѣ на Хиву.—Похищеніе киргизами вдовы-офицерши.— Хлопоты Перовскаго въ Петербургѣ о разрѣшеніи похода.—Бесѣда съ императоромъ Николаемъ.—Первоначальные планы и разсчеты,—Сформированіе экспедиціоннаго отряда. — Штабъ генерала Перовскаго.

Въ 1833 году прибылъ въ Оренбургъ назначенный военнымъ губернаторомъ и командующимъ отдъльнымъ Оренбургскимъ корпусомъ свиты Е. В. генералъ-мајоръ Василій Алексъевичъ Перовскій\*).

Оренбургъ ранве никогда не имвлъ такого молодого губернатора и, вдобавокъ, корпуснаго командира... Перовскому въ то время было лишь 39 лвтъ. Молодой губернаторъ былъ очень красивъ собою, "взглядъ имвлъ строгій и суровый", ростомъ былъ выше средняго, имвлъ изящныя великосвътскія манеры и обладалъ необыкновенною физической силой, такъ что свободно разгибалъ подковы. До прівада своего въ Оренбургъ, генералъ Перовскій прошелъ хорошую боевую школу, не совсвиъ-то обыкновенную и полную интерес-

<sup>\*)</sup> Генералъ В. А. Перовскій въ то время не быль еще графомъ, титулъ этоть онъ получилъ 17 апръля 1855 года, т. е. въ день рожденія покойнаго Государя Александра Николаевича, всего черезъ два мъсяца по восшествіи его на престолъ; графское достоинство было пожаловано В. А. собственно за Коканскій походъ 1853 г. и взятіе кръпости Акъ-Мечеть, переименованной затъмъ въ "Фортъ-Перовскій". Это было во время вторичной уже службы Перовскаго въ Оренбургскомъ краъ; онъ быль тогда "Самарскимъ и Уфимскимъ генералъ - губернаторомъ, генералъ-адъютантомъ, генераломъ-отъ-кавалеріи и всъхъ Россійскихъ орденовъ кавалеромъ". Въ Оренбургъ, въ зданіи караванъ-сарая, въ домъ губернатора, въ одной изъ залъ, находится прекрасный портретъ графа В. А. Перовскаговъ натуральную величину, вставленный въ роскошную золотую раму-

Наши отношенія къ Хивъ въ началь ныньшняго стольтія.—Заботы Императора Александра I о мирномъ сближеній съ Хивой.—Рескрипты Государя военному Оренбургскому губернатору Эссену.—Оскорбленія, чинимыя хивиндами нашимъ посландамъ.—Отправленіе въ Хиву караванъ-баши Ніязмухаметева и штабсъ-капитана Н. Н. Муравьева.

Послъ перваго похода въ Хиву русскаго отряда въ 1717 году, въ царствованіе Петра Великаго, подъ начальствомъ князя Бековича-Черкасского, похода, окончившагося, какъ извъстно, столь трагически, благодаря обману и въроломству хивинцевъ, а главное, излишней довърчивости Бековича, наши сношенія съ Хивою порвались сами собою, и Хивинцы, гордые своею въроломною побъдой, стали къ намъ, открыто, во враждебныя отношенія: они грабили наши торговые караваны, направлявшеся въ Бухару, подстрекали туркменъ и киргизовъ похищать русскихъ людей и покупали ихъ, обращая въ неволю, укрывали нашихъ дезертировъ и бъглыхъ, и пр. Такъ прошло цълое стольтіе. Никто изъ государственныхъ русскихъ людей того времени не помышляль еще, повидимому, о той серьезной роли, какая должна была выпасть на долю Россіи въ Средней Азіи, въ силу ея инертнаго движенія на Востокъ...

Лишь послъ окончанія Наполеоновскихъ войнъ, Императоръ Александръ I обратиль впервые свое высокое вниманіе на упорядоченіе нашей торговли въ Средней Азіи: тогдашнему Оренбургскому военному губернатору

этотъ, однако, не сдълалъ. Тогда генералъ Жемчужниковъ обратился въ Петербургъ съ конфиденціальнымъ письмомъ къ военному министру, испрашивая указаній, какъ ему поступить въ данномъ случаъ?.. Изъ Петербурга не замедлилъ, однако, придти весьма печальный для генерала Жемчужникова отвъть; ему предлагалось отправиться немедленно къ своему начальнику, корпусному командиру, свиты Е. В. генералъ-мајору Перовскому, и доложить ему, что онъ, генералъ-лейтенантъ Жемчужниковъ, за нарушение правилъ обычной военной подчиненности, получилъ предложение подать въ отставку... Къ чести престарвлаго и заслуженнаго генерала Жемчужникова, следуетъ прибавить, что онъ не исполниль этого предложенія, а просто отправиль прошеніе объ отставкъ, въ которую тотчасъ же и былъ уволенъ, съ выслуженною имъ ранве пенсіею. Перовскій же вскор'в посл'я этой исторіи быль произведень въ генералъ-лейтенанты съ назначениемъ генералъадъютантомъ.

Оренбургскіе татары, составлявшіе въ то время большинство населенія края и самаго города Оренбурга, встрѣтили новаго губернатора съ большимъ почетомъ и уваженіемъ; а ихъ бывшій мурза Тимашевъ предложилъ даже къ услугамъ генерала Перовскаго свой домъ, лучшій въ городъ, на Николаевской улицъ.

Въ первые же годы своей службы въ Оренбургъ, молодой губернаторъ съумълъ достаточно оріентироваться въ новомъ для него крав и ко многому присмотръться. При этомъ, его всего болье поразиль и сталь мучить слъдующій, крайне оскорбительный для самолюбія каждаго русскаго человъка фактъ: онь узналь, что кочующіе сейчасъ же за Ураломъ, вблизи города, киргизы, числящіеся въ нашемъ подданствъ, забирають, при малъйшей оплошности, русскихъ людей въ плънъ и тотчасъ же продають ихъ въ Хиву, въ въчную неволю, что промысель этотъ составляеть любимое,

удалое занятіе киргизовъ и что они ведуть это дѣло совершенно свободно; во время же рекогносцировокъ за Уралъ казачьихъ конныхъ отрядовъ и при погоняхъ изъ укрѣпленій, хищники эти, на своихъ быстрыхъ и неутомимыхъ коняхъ, безнаказанно уходять въ степь; что всѣхъ такихъ "плѣнныхъ" находится въ Хивъ, по свѣдѣніямъ отъ караванъ-башей, болѣе 500 человѣкъ... На генерала Перовскаго особенно, говорятъ, повліялъ разсказъ о происшествіи, случившемся въ Оренбургъ въ 1824 году, какъ разъ наканунѣ пріѣзда въ городъ Императора Александра І.

Вдова одного казачьяго офицера, узнавъ о предстоящемъ прибытіи въ городъ Государя, решилась нарочно прівхать въ Оренбургъ, чтобы повидать царя, котораго ранње никогда не видала; она при этомъ взяла съ собою и двухъ малолетнихъ детей, чтобы кстати и имъ взглянуть на царя. Прівхавъ въ городъ наканунъ прибытія въ него Государя, любопытная офицерша не нашла на постоялыхъ дворахъ и въ гостиницахъ ни одной уже свободной комнаты, и вследствіе этого решилась остановиться, съ датьми, прислугою и своими лошадьми, бивуакомъ и ночевать въ тарантасъ, на которомъ прівхала; она расположилась на этомъ берегу Урала, въ томъ самомъ мъсть, гдв находится, въ настоящее время, архіерейскій садъ и гдв въ то время росли еще некоторыя деревья, остатки бывшаго леса. Вдругь, ночью, бивуакъ вдовы окружила конная шайка тихо подкравшихся киргизовъ, схватили офицершу въ одной сорочкъ, связали ее по рукамъ и негамъ, кинули поперекъ лошади на съдло, поскакали къ Уралу и бросились черезъ него вплавь... Ни дътей ея, ни бывшую съ нею кръпостную прислугу, кучера и горничную дъвушку, киргизы не взяли. Пока оторопълые и испуганные люди подняли тревогу, пока дали звать властямъ, а власти подняли на ноги казаковъ, совсъмъ разсвъло, а хищниковъ и слъдъ простылъ: они были

уже далеко въ степи по дорогъ на Эмбу, направляясь къ Хивъ... Когда доложили объ этомъ происшествіи прибывшему на другой день въ Оренбургъ Государю, то Императоръ Александръ Павловичъ былъ, говорять, глубоко огорченъ этимъ несчастнымъ событіемъ, приказалъ взять дътей "на особое попеченіе", а вдову, во что бы ни стало, выкупить отъ хививцевъ, за его, государевъ, счетъ, что и было впослъдствіи исполнено.

Фактъ этотъ, понятно, сильно поразилъ Перэвскаго, какъ онъ могъ поразить и всякаго иного свѣжаго человѣка, пріѣхавшаго въ Оренбургъ... Въ самомъ дѣлѣ: Русскій царь долженъ былъ выкупать вдову своего офицера, взятую въ плѣнъ въ мирномъ, повидимому, городѣ, наканунѣ пріѣзда въ него самаго Государя, взятую, главное, его же подданными, кочующими за Ураломъ "мирными" киргизами!..

Воть какой порядокъ вещей созданъ былъ различными неумълыми правителями въ Оренбургскомъ крав ко времени прівзда въ него В. А. Перовскаго. Какъ человъкъ, имъвшій въ Петербургъ, въ высшихъ сферахъ, большія связи, Перовскій ръшился возбудить ходатайство о необходимости новаго военнаго похода на Хиву...

Въ Петербургъ, на первыхъ порахъ, ходатайство генерала Перовскаго не встрътило сочувствія ни въ военныхъ сферахъ, ни въ придворныхъ: указывали на трудности похода по безводнымъ пескамъ и пустынямъ; вспоминали трагическую судьбу отряда кн. Бековича-Черкасскаго, хотя и преодолъвшаго походъ и дошедшаго до самой Хивы, но затъмъ все-таки погибшаго; выставляли на видъ и большія денежныя затраты, необходимыя на снаряженіе экспедиціи, затраты, которыя не окупятся малыми, сравнительно, выгодами, въ случать даже успъха... Тогда генералъ Перовскій отправился въ Петербургъ лично; тамъ, благодаря своимъ придворнымъ связямъ, онъ сильно подвинулъ впередъ задуманное имъ дъло. Одинъ только военный министръ

графъ Чернышовъ продолжалъ оппонировать Перовскому. Наконецъ, на одномъ изъ придворныхъ баловъ, когда Императоръ Николай Павловичъ подошелъ къ гр. Чернышову и о чемъ-то заговорилъ съ нимъ, генералъ Перовскій, проходившій въ это время вблизи (въроятно, умышленно) былъ тоже подозванъ Государемъ. Разговоръ начался о Хивинскомъ походъ... Военный министръ возражалъ противъ похода, Перовскій сталъ горячо доказывать необходимость освободить русскихъ плънныхъ, томившихся въ неволъ у хивинцевъ... Николай Павловичъ внимательно слушалъ обоихъ спорящихъ, давая имъ полную свободу высказаться...

— Государь, я принимаю эту экспедицію на свой страхъ и на свою личную отвътственность,—заявиль, ваконецъ, ръшительнымъ тономъ Перовскій, и эта его ръшимость повліяла на Государя настолько, что онъ туть же сказалъ Перовскому:—Когда такъ, то съ Богомъ!—и отошелъ отъ графа Чернышова и Перовскаго къ другимъ лицамъ \*)...

Спустя нъсколько дней послъ этого разговора, составленъ былъ, по приказанію Государя, особый комитетъ изъ вице-канцлера, военнаго министра и генерала Перовскаго. Въ засъданіи комитета 12 марта 1839 г. и рышень былъ походъ на Хиву; но при этомъ положено было "содержать истинную цъль предпріятія въ тайнъ, дъйствуя подъ предлогомъ посылки одной только ученой экспедиціи къ Аральскому морю". Въ случав удачи похода и взятія Хивы, предположено было "смъстить хана Хивы и замънить его надежнымъ султаномъ Кайсацкимъ, упрочить по возможности порядокъ (нашихъ

Эта сцена записана здѣсь со словъ Г. Н. Зеленина, слышавшаго о ней отъ капитана генеральнаго штаба Никифорова, лица, какъ увидимъ ниже, очень близко стоявшаго въ то время къ генералу Перовскому. Объ этомъ своемъ разговорѣ съ императоромъ Николаемъ Перовскій передалъ, впослѣдствіи, уже по пріѣздѣ въ Оренбургъ, и другимъ лицамъ, въ той же редакціи.

сношеній съ Хивою), освободить всѣхъ плѣнныхъ и дать полную свободу торговлѣ нашей". Затѣмъ, въ томъ же засѣданіи комитета, опредѣлено было "на предпріятіе это" 1.698,000 руб. асс. и 12 т. черв., снабдить отрядъ орудіями и снарядами изъ мѣстныхъ артиллерійскихъ и инженерныхъ складовъ и присвоить начальнику экспедиціи генералу Перовскому, на время похода, власть командира отдѣльнаго корпуса въ военное время (т. е. главнокомандующаго).

Добившись подписанія этого журнала графомъ Чернышовымь и утвержденія его Государемъ, генеральадъютантъ Перовскій, 17 марта 1839 года, въ сопровожденіи штабсъ-капитана Никифорова, своей, такъ сказать, правой руки, выбхаль изъ Петербурга въ Оренбургъ и, тотчасъ же по прівздѣ, сталь готовиться къ походу на Хиву.

Но главный вопросъ, отъ удачнаго ръшенія котораго зависълъ успъхъ или гибель дъла, былъ еще не ръшенъ: надо было опредълить время похода, т. е. зимою или лътомъ выступить изъ Оренбурга...

За выступленіе зимою было большинство генераловъ и командировъ отдельныхъ частей, находившихся тогда въ Оренбургъ; энергичнъе всъхъ стоялъ за зимній походъ начальникъ Башкирскаго войска генералъ-мајоръ Станиславъ Ціолковскій, имівшій на молодого губернатора большое вліяніе. Во-первыхъ, по словамъ Ціолковскаго, экспедиціонный отрядъ избавлялся отъ страшной жары, доходящей въ пескахъ, предъ Усть-Уртомъ, до 58° по Реомюру; во-вторыхъ, отрядъ, который предположено было сформировать изъ 5 слишкомъ тысячъ человъкъ, болъе чъмъ при десяти тысячахъ верблюдовъ, могъ бы, идя зимою, по безводнымъ пустынямъ и сыпучимъ пескамъ, имъть вездъ воду, которую легко было бы добывать, собирая и оттаивая снъгъ. Меньшинство было за выступленіе раннею весною; главнымъ противникомъ зимняго похода былъ начальникъ штаба

Оренбургскаго отдъльнаго корпуса баронъ Рокасовскій (бывшій впослъдствіи Финляндскимъ генералъ-губернаторомъ) и генеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Никифоровь: они доказывали генералу Ціолковскому, что если только зима будетъ снъжная и суровая, то весь отрядъ неминуемо погибнеть, такъ какъ въ степи нельзя будетъ достать топлива для варки горячей пищи; а главное, всъ верблюды падутъ отъ безкормицы, не бучи въ силахъ добывать кормъ изъ-подъ глубокаго събта. Брать же съ собою, навьючивая на спины тъхъ верблюдовъ, топливо и кормъ, на всъ 1,500 версть о Хивы было немыслимо...

Въ то время Киргизская степь, а главное, возвышен-Ная плоскость Усть-Урта и самый путь въ Хиву были совершенно неизследованы и почти неизвестны для Русскихъ военныхъ людей, а самая Хива была для насъ, въ полномъ смыслъ слова, terra incognita; знали только, что Киргизская степь до Эмбы была маловодна, а дорога далве по Усть-Урту, вплоть до Аму-Дарьи, была совсемъ безводна. Но и эти скудныя сведенія имълись, главнымъ образомъ, отъ тъхъ русскихъ людей, которые, проживая въ Хивъ плънниками, уловчались бъжать оттуда и благополучно добраться до Оренбурга; но свъдънія, добытыя отъ этихъ несчастныхъ, были до того сбивчивы и разнорвчивы, что на нихъ, очевидно, нельзя было серьезно положиться и основываться. Имфлись, правда, нфкоторыя сведфнія на этоть счеть, составленныя полковникомъ генеральнаго штаба Ө. Ө. фонъ-Бергомъ (впоследствии графъ и генералъфельдмаршалъ), бывшимъ начальникомъ маленькой экспедиціи, снаряженной въ зиму 1825-1826 гг. для изследованія пути изъ Оренбурга къ Аральскому морю. По этимъ свъдъніямъ, на Хиву было два пути: первый путь быль по восточную сторону Аральскаго моря, а второй на Куня-Ургенчъ, по западную; первымъ путемъ до Хивы было 1,400 версть, а вторымъ 1,320 версть.

Этотъ последній путь рекомендовался изследователемъ какъ лучшій и болье удобный, и на немъ, въ случав похода на Хиву, были намъчены, тъмъ же Бергомъ, два пункта для постройки укръпленій: первый при впаденіи въ р. Эмбу річки Аты-Джаксы (или Аты-Якши) и второй у Акъ-Булака-оба, какъ оказалось впоследствіи, крайне неудобные: первый по отсутствію вблизи корма, а второй по своей нездоровой водъ. И воть этито роковыя сведенія, составленныя, какъ бы нарочно, фонъ-Бергомъ, и заставили генерала Перовскаго предпочесть именно второй путь и позаботиться объ устройствъ на немъ, въ намъченныхъ мъстахъ, двухъ укръпленій. Для этого были отправлены въ степь, до Усть-Урта, весною 1839 г., два съемочные отряда, снабженные людьми, верблюдами, деньгами, инструментами и проч., подъ командою полковника генеральнаго штаба Геке \*). На эти отряды, кромъ обязанности топографической съемки, было возложено поручение устроить по пути на Усть-Урть, въ пунктахъ, рекомендованныхъ Бергомъ, два укрѣпленія, въ которыхъ и заготовить для отряда двъ главныя вещи зимняго похода въ степи-топливо (изъ камышей степного бурьяна) и кормъ верблюдамъ. Такія два укръпленія, дъйствительно, и были полковникомъ Геке устроены: одно было возведено на ръкъ Эмбъ, при впаденіи въ нее ръчки Аты-Якши, въ 500, примърно, верстахъ отъ Оренбурга, а другое за 170 верстъ отъ перваго, въ 12 верстахъ отъ подъема на Усть-Урть; оно называлось Акъ-Булакъ-Бълый Ключь-по цвъту имъвшейся здъсь въ изобиліи холодной, частію бъловатаго цвъта, воды. Укръшленіе это имъло и другое, тоже мъстное названіе- Чушка-Куль, т. е. Свиное Озеро, по множеству водившихся здесь, въ камышахъ, дикихъ кабановъ.

<sup>\*)</sup> Полковникъ Геке, впослъдствій наказный атаманъ Уральскаго казачьяго войска, состояль въ то время чиновникомъ особыхъ порученій при Перовскомъ.

Полковникъ Геке, воротясь изъ командировки, доложиль генералу Перовскому, что хотя онъ и исполниль съ буквальною точностью возложенное на него порученіе, но, тъмъ не менъе, считаетъ избранный путь въ Х нву крайне неудобнымъ, такъ какъ вся мъстность отъ Эмбы до Чушка-Куля (или Акъ-Булака) "состояла изъ солончаковой низменности и изъ самой бъдной, нагой, и почти безводной". Но было уже поздно Выбирать иной путь; съ походомъ въ Хиву торопились, полагаясь, болве всего, на русское "авось" и волю Вожью... Въ укръпленія были тотчасъ же отправлены Оренбурга нъсколько каравановъ съ овсомъ, суха-Рями и всякими иными продовольственными припасами, при сильныхъ и вооруженныхъ отрядахъ, которые, затымь, и остались въ названных двухъ укрыпленіяхъ, Въ видъ гарнизоновъ, занимаясь заготовкою для отряда свна; а съемочные отряды вернулись въ Оренбургъ. Такимъ образомъ, было предположено, что экспедиціонный отрядъ, раздъленвый на нъсколько колоннъ, выступить изъ Оренбурга въ половинъ ноября; на Эмбинское укръпленіе прибудеть въ первыхъ числахъ декабря, а въ Чушка-Кульское-въ половинъ декабря. Оттуда было предположено послать легкій рекогносцировочный отрядъ для выбора болве удобнаго подъема на Усть-Уртъ и для изследованія, есть-ли снегь на плоскости Усть-Урта; въ случав, если бы не оказалось снъга, ръшено было ждать его въ Чушка-Кульскомъ укръпленіи; а тъмъ временемъ, къ ближайшему береговому пункту Каспійскаго моря, находящемуся въ 100 верстахъ отъ Чушка-Куля, должны были подойти десять большихъ парусныхъ судовъ съ различными запасами и новымъ продовольствіемъ для отряда, которыя имъли выйти изъ Астрахани осенью же, нъсколько ранъе выступленія отряда изъ Оренбурга. Затвиъ, какъ только сивгъ на Усть-Уртв выпадеть, и явится такимъ образомъ возможность добывавія воды, немедленно двинуться въ дальнъйшій походь, подняться на Усть-Урть и пройти форсированнымъ маршемъ все безводное пространство до Аральскаго моря; а тамъ уже, слъдуя берегомъ моря, по плоскости Усть-Урта, легко было, по показаніямъ бывшихъ въ Хивъ плънныхъ, найти воду вездъ. Тъ же бывшіе плънники дали и еще одно весьма важное показаніе, именно, что снътъ на Усть-Уртъ выпадаетъ не ранъе конца декабря или даже въ январъ, и что случаются зимы, когда снътъ не выпадаетъ вовсе.

Воть всё тё предварительныя приготовленія, что были сдёланы, и тё свёдёнія, которыя были добыты предъ началомъ несчастнаго похода русскихъ войскъ въ Хиву въ 1839 году. Затёмъ, было приступлено къ сформированію экспедиціоннаго отряда и къ изготовленію для него вьючныхъ и перевозочныхъ средствъ, транспортовъ, парка, къ покупкъ лошадей и найму нъсколькихъ тысячъ верблюдовъ и пр.

Рѣшено было сформировать всего четыре отдъльныя колонны, въ составъ коихъ должны были войти: 4 линейныхъ баталіона, одинъ полкъ Оренбургскихъ и одинъ Уральскихъ казаковъ, конно-казачья артиллерійская батарея съ 6-ти фунтовыми орудіями, 8 горныхъ 10-ти фунтовыхъ единороговъ и два батарейныхъ орудія, взятыя изъ мъстной кръпостной артиллеріи, такъ какъ не знали, собственно, что такое городъ Хива? Крипость ли это, или только городъ, обнесенный ствною, съ цитаделью внутри, и придется ли штурмовать его прямо пъхотными колоннами, или же, при осадъ, потребуются тяжелыя осадныя орудія—для бомбардированія и пробитія затымь бреши. При отрядъ быль, также, большой артиллерійскій паркъ, 250 ракеть Шильдера, 500 ракеть сигнальныхъ и 500 фальшфейеровъ; были гальваническіе и минные снаряды, понтонная рота съ четырьмя разборными лодками\*) по 35 футовъ длины въ каждой,

<sup>\*)</sup> Лодки эти были разобраны по частямъ и навычены на верблюдовъ; ими не пришлось воспользоваться, такъ какъ отрядъ

6 холшевыхъ понтоновъ, холщевыя лодки, 300 бурдюковъ И уральскіе рыболовные челны, поставленные на колеса. Эти морскія снасти брались для предполагаемаго на об ратномъ пути изъ Хивы обозрвнія Аральскаго моря. Затьмъ, въ отрядъ назначенъ былъ еще одинъ сводный ды визіонъ Уфимскаго конно-регулярнаго полка, составл вшаго, такъ сказать, личную гвардію генерала Перовскаго въ Оренбургъ \*\*). Всего въ отрядъ было болъе ты тысячь человъкъ, и командованіе четырьмя колоннами возложено генераломъ Перовскимъ на слъдующихъ прив. Начальникомъ 1-й колонны былъ назначенъ командиръ Башкирскаго войска генералъ-мајоръ Цјол-Войско" это, въ дъйствительности Башкирское племя, какъ расположенное въ районъ тогдашней Оренбургской губерній (заключавшей въ себѣ и нынъшнюю Уфимскую), было подчинено, какъ и Оренбургское же казачье войско, власти Оренбургскаго военнаго губернатора. Ціолковскій, полякъ по происхожденію, былъ человъкъ злой, мстительный и крайне жестокосердый; офицеры его ненавидели, солдаты боялись и тряслись при одномъ его приближении. Командиромъ 2-й колонны быль назначень командующій конно-казачьею артил-

не дошель до Аральскаго моря. При отступленіи, Перовскій разр'яшиль пользоваться этими лодками, какъ топливомъ, для варки пищи.

<sup>\*)</sup> Уфимскій конно-регулярный полкъ былъ сформированъ по особому ходатайству генерала Перовскаго изъ рослыхъ и красивыхъ нижнихъ чиновъ различныхъ кавалерійскихъ полковъ и изъ офицеровъ, лично извъстныхъ генералу Перовскому. Это было иъчто въ родъ его личной гвардіи. Содержаніе этого полка обходилось казнъ довольно дорого. Ту же декоративную затью, 40 лътъ спустя, устроилъ въ Оренбургъ покойный генералъ-губернаторъ Крыжановскій, настоявшій на сформированіи особаго регулярнаго Башкирскаго полка, командованіе коимъ было поручено сыну Крыжановскаго, совсъмъ еще молодому человъку, въ чинъ подполковника. Полкъ этотъ, стоившій казнъ тоже очень недешево, быль послѣ крушенія, постигнувшаго г-ла Крыжановскаго (по обнаруженіи извъстнаго хищенія Башкирскихъ земель), распущенъ и упраздненъ.

лерійскою бригадою полковникъ Кузьминскій. Командиромъ 3-й колонны былъ назначенъ начальникъ 26-й пъхотной дивизіи генераль-лейтенанть Толмачевъ, и, наконецъ, 4-ю колонною командовалъ бывшій впоследствіи наказнымъ атаманомъ Оренбургскаго казачьяго войска генераль-мајоръ Молоствовъ Эта последняя колонна считалась главною и въ ней находился начальствующій всімь экспедиціоннымь отрядомь генеральадъютанть Перовскій съ своимъ штабомъ, во главъ котораго стояль невидимый его начальникъ и правая рука генерала, штабсъ-капитанъ Прокофій Андреевичъ Никифоровъ; видимымъ же начальникомъ "походнаго штаба" Перовскаго былъ подполковникъ Иванинъ; дежурнымъ штабъ-офицеромъ-гвардіи капитанъ Дебу. Кром'в того, при Перовскомъ была масса различныхъ лицъ: чиновниковъ особыхъ порученій, штабъ-офицеровъ, адъютантовъ, гвардейскихъ оберъ-офицеровъ и проч., словомъ, былъ весь тоть хвость военныхъ "павлиновъ" и трутней, отъ которыхъ несвободенъ былъ на Руси ни одинъ военачальникъ, начиная съ фельдмаршала Суворова и кончая генераломъ Черняевымъ въ Сербін... При штабъ Перовскаго было также въсколько офицеровъ генеральнаго штаба для предполагавшихся геодезическихъ и этнографическихъ работъ въ Хивѣ и дорогою: затъмъ были офицеры корпуса топографовъ и 12-ть топографовъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи. Какъ великъ быль обозъ этой главной колонны, можно судить по одному тому, что подъ кухонными лишь припасами винами и консервами, предназначенными собственно для стола генералъ-адъютанта Перовскаго, было 140 вьюч-

рблюдовъ. Всѣхъ же верблюдовъ было въ отрядѣ къ что приходилось, въ общемъ, по два слишблюда на каждаго человѣка.

## III.

Выступленіе отряда изъ Оренбурга.—Штабсь-капитанъ Никифоровъ.—Его роль въ отрядъ и близость къ ген. Перовскому.—Первыя неурядицы въ отрядъ съ навьючкою верблюдовъ.—Наступленіе страшныхъ морозовъ и недостатокъ топлива.—6-е декабря.

Экспедиціонный отрядъ, раздъленный, какъ сказано, на четыре колонны, началъ свое выступленіе изъ Оренбурга 14-го ноября 1839 года. Выступали въ походъ по одной колонив въ день, такъ что последняя колонна съ генераломъ Перовскимъ выступила 17-го числа. Погода при выступленіи была хорошая; но на первой же дневкъ, въ Илецкъ, было 22° стужи. Нъсколькими недълями ранве, именно 21 октября, выступилъ изъ Оренбурга передовой отрядъ (авангардъ), состоявшій изъ 5 офицеровъ и 357 нижнихъ чиновъ при 4-хъ орудіяхъ и 1,128 верблюдахъ, подъ начальствомъ подполковника Данилевского (впослъдствіи, въ 1842 г., начальника посольства въ Хиву). Этотъ-то, вотъ, отрядъ и дошель до Эмбы "вполнъ благополучно", такъ какъ снъгу и морозовъ не было, а потому вездъ былъ еще подножный кормъ для верблюдовъ и лошадей, а въ водъ не было недостатка.

На первыхъ же, такъ сказать, шагахъ похода сказалась въ отрядъ та первенствующая роль, которую игралъ штабсъ-кпаитанъ Никифоровъ. Здѣсь будегъ кстати сказать нѣсколько словъ объ этомъ не совсѣмъто обыкновенномъ человѣкѣ, игравшемъ такую видную роль въ несчастномъ походѣ 1839 года на Хиву и въ дальнѣйшей, затѣмъ, годъ спустя, попыткѣ къ сближеню съ нею. Въ Оренбургѣ и теперь, спустя болѣе полувѣка, еще живы нѣсколько лицъ, хорошо помнящія Никифорова и "его огненные глаза, которые такъ и сыпали искрами", по картинному выраженію подполковника Г. Н. Зеленина въ его запискахъ.. Наружность Никифорова была столь же характерна: небольшого

роста, широкоплечій, чрезвычайно подвижной, онъ, при этомъ, такъ скоро говорилъ, что на первыхъ порахъ весьма лишь немногіе могли понимать его рачь. Онъ вначалъ появился на Оренбургскомъ горизонтъ при обстоятельствахъ не совсвмъ-то обыкновенныхъ и пріятныхъ, по крайней мъръ для него самого: онъ былъ переведенъ изъ поручиковъ гвардейскихъ саперъ въ одинъ изъ Оренбургскихъ линейныхъ баталіоновъ тъмъ же чиномъ... Затъмъ узнали, что у Никифорова въ Петербургъ была, изъ-за женщины, "исторія": его тяжко оскорбили въ военной компаніи гвардейской молодежи; онъ не вызвалъ оскорбителя на дуэль и не дрался; затъмъ сдълалъ въ этомъ направлении какой-то еще неловкій шагь, и его, въ конців концовь, перевели изъ гвардін въ линейный батальонъ. Здёсь принялъвъ немъ горячее участіе начальникъ корпуснаго штаба баронъ Рокасовскій, знавшій Никифорова еще въ Петербургъ. По прівадв въ Петербургъ генерала Перовскаго, начальникъ штаба рекомендовалъ Никифорова, какъ очень образованнаго офицера, и главное какъ очень полезнаго и хорошо ознакомившагося съ краемъ. Не прошло и года со времени перваго представленія опальнаго поручика Никифорова генералу Перовскому, какъ онъ уже пользовался неограниченнымъ довъріемъ генерала и имълъ на него нъкоторое вліяніе. Еще годъ, и поручикъ Никифоровъ былъ, по представлению генерала Перовскаго, прикомандированъ къ генеральному штабу, а вскоръ и совсъмъ зачисленъ въ него, не будучи никогда въ военной Академіи. Въ 1839 году онъ былъ уже штабсъ-капитаномъ генеральнаго штаба, имълъ нъсколько отличій и состояль при Перовскомъ "для особыхъ порученій", не имъя при этомъ никакой опредъленной должности, но распоряжаясь ръшительно всвиъ, хотя и отъ имени своего патрона и начальника. Главное, чъмъ дорожилъ Перовскій въ Никифоровъ, это былъ его слогъ: онъ такъ хорошо владълъ перомъ,

что никто, кром'в его, не могъ въ этомъ отношеніи уголить молодому и капризному губернатору; перу же Никифорова принадлежали и вс'в представленія въ Петербургъ о необходимости похода на Хиву.

Распоряженія штабсъ-капитана Никифорова породили, на первыхъ же порахъ похода, различныя недоразумънія въ колоннахъ и даже неудовольствія среди на чальствующихъ ими лицъ: оказывалось, что начальники колоннъ лишались собственной иниціативы, и всъ ра споряженія и дъйствія направлялись изъ штаба генерала Перовскаго рукою Никифорова. Главное, что особенно не понравилось въ тъ времена командирамъ полоннъ, это замъчательное безкорыстіе Никифорова и воркій надзоръ за тъмъ, чтобы до солдать доходило въшительно все, что имъ отпускалось и полагалось.

Съ перваго же дня выступленія въ походъ, Перовскій поставилъ себя къ начальникамъ колоннъ въ отвошенія довольно ненормальныя: онъ держался очень изолированно и недоступно. На остановкахъ и дневкахъ, въ кибитку его ръшительно никто, даже начальникъ походнаго штаба, не имълъ права войти безъ особаго доклада; исключеніемъ былъ одинъ штабсъ-капитанъ Никифоровъ, входившій къ генералу Перовскому во всякое время. Это предпочтеніе особенно не нравилось "штабу" Перовскаго и начальникамъ колоннъ, изъ коихъ трое были генералами.

Вслъдствіе неумълости главныхъ распорядителей, неурядица въ отрядъ началась еще въ Оренбургъ—съ навьючкою верблюдовъ. Въ каждой колоннъ было около 3 тысячъ верблюдовъ; въ главной, 4-й колоннъ, ихъ было почти 4 тысячи. Передъ выступленіемъ колоннъ и при остановкахъ на ночь, всъ эти 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысячъ верблюдовъ приходилось навьючивать и развьючивать. При каждыхъ десяти верблюдахъ былъ нанятъ всего одинъ киргизъ, для котораго требовалось нъсколько часовъ времени

всякій разъ; тогда, въ помощь киргизу-поводарю стали назначать по пяти линейныхъ солдать, взявшихся за дѣло очень охотно, но неумѣло. Въ результатъ явилась масса заболъвшихъ верблюдовъ, у которыхъ спины были протерты вплоть до костей; ихъ стали развьючивать и раздѣлять вьюки на остальныхъ, здоровыхъ, обременяя такимъ образомъ этихъ послъднихъ непосильною ношей...

Походное движение колониъ было направлено изъ Оренбурга такимъ образомъ: первыя двъ колонны были направлены на Куралинскую линію \*), а третья и четвертая-на крипость Илецкую-Защиту. За послиднимъ, Григорьевскимъ форпостомъ, въ степи, есть такъ называемое Караванное озеро; туть и предназначено было сойтись всемъ четыремъ колоннамъ и затемъ следовать до Эмбы въ недалекомъ разстояніи одна отъ другой, останавливаясь на ночлегъ не далъе тоже одной или двухъ версть другъ отъ друга, съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждая колонна видъла сосъднюю, такъ что, въ случав тревоги, всв колонны могли бы быстро сосредоточиться въ пунктъ нападенія и оказать взаимную другъ другу помощь. На ночлегъ предписано было ставить колонны въ каре, и на этотъ предметь выданы даже были каждому начальнику колонны особые планы и инструкцін, отъ которыхъ предписано было не отступать ни въ какомъ случав. Последствія показали, что это предръшение дъйствий отдъльныхъначальниковъ колоннъ и, въ то-же время, отнятіе у нихъ собственной иниціативы дало весьма печальные результаты.

Самое движеніе въ степи экспедиціоннаго отряда шло черепашьимъ шагомъ. Главною причиною этой медленности была неумѣлость солдать при навыючиваніи верблюдовъ; чтобы перевьючить, приходилось останавливать цѣлую колонну; иначе, отсталые верблюды растягивались бы въ хвостѣ колонъ, и аріергарду пришлось бы оста-

Куралинская линія проходить немного лъвъе Илецкой-Защиты, но, въ концъ, выходить тоже на ръку Илекъ.

ваться далеко позади отряда, въ степи... Такимъ образомъ, въ началъ похода, колонны дълали не болъе 10 версть въ день; и только тогда, когда солдаты достаточно навыкли выючить верблюдовъ, колонны стали подвигаться быстрве. Но туть случилась новая бъда: 24 ноября выпалъ глубокій, выше коліна, снівгь, а 27-го числа поднялся ужаснъйшій степной буранъ при 26 градусахъ мороза... Озябшія отъ сильной стужи и вътра лошади, въ ночь на 28-е ноября, сорвались съ коновявей и бъжали въ степь - ради спасенія жизни, по инстинкту, чувствуя потребность бъжать... Всъ часовые отморозили въ эту ночь носы, руки или ноги; начались въ отрядъ бользии; отмороженныя части пришлось ампутировать въ холодныхъ, войлочныхъ кибиткахъ, на морозъ, продолжавшемъ держаться около 25 градусовъ... Бъжавшихъ лошадей надо было разыскивать... Сдълали лишнюю дневку, и часть пропавшихъ лошадей нашли въ другихъ колоннахъ; большая же часть ихъ исчезла въ степи безследно, съеденная волками.

Съ первыхъ чиселъ декабря вновь начались бураны: всю степь завалило снъгомъ болъе чъмъ на аршинъ, и его поверхность отъ морозовъ покрылась твердою ледяною корой; морозы перешли за 30 градусовъ и стали доходить, по утрамъ, до 40, при убійственномъ съверо-восточномъ вътръ... Люди, измученные непривычною ходьбою по глубокому снъгу, да еще съ ружьями, ранцами и патронташами на спинъ, скоро изнемогали и, въ сильной испаринъ, садились на верблюдовъ, остывали и даже отмораживали себъ тутъ же, сидя на верблюдахъ, руки и ноги... Всъ поняли, что наступаетъ гибель; но никто еще не имълъ малодушія высказать это вслухъ... Прежде всего, бъдствіе постигло несчастныхъ верблюдовъ \*). Сту-

<sup>\*)</sup> Большая часть верблюдовъ отряда была не куплена, а лишь нанята у киргизовъ, равно какъ и ихъ хозяева поводари. Впоследстви за погибшихъ верблюдовъ казна уплатила киргизамъ все, что следовало.

пая по снѣгу въ аршивъ глубиною и пробивая при этомъ ледяную кору, они рѣзали въ кровь ноги до колѣнъ и выше и, въ концѣ концовъ, падали и уже не могли подняться... Такихъ верблюдовъ бросали на мѣстѣ, на произволъ судьбы, умирать въ степи; а выокомъ съ упавшаго верблюда распоряжались уже аріергардные казаки: если это былъ овесъ или сухари, то казаки дѣлили добычу по торбамъ; если это былъ спиртъ, то казаки разливали его въ манерки, а боченокъ разбирали на топливо; если это была мука, то ее разсыпали по снѣгу, а куль отъ муки припрятывали на топливо же, въ которомъ, въ это тяжелое время, былъ такой страшный недостатокъ, что иногда на ночлегахъ, чтобы развести хоть маленькій огонь для вскипяченія чайника воды, приходилось жечь веревки отъ верблюжьихъ тюковъ...

Наступило 6 декабря 1839 года. Наканунъ, войска дошли до урочища Бишь-Тамакъ (Пять Устьевъ), въ 250-270 верстахъ отъ Оренбурга. Здёсь, по случаю тезоименитства императора Николая Павловича, назначена была дневка, поставлена была съ вечера походная церковь и предположено было, на другой день, отслужить литургію и молебенъ; но когда наступило утро 6 декабря и въ церковь стало собираться начальство и духовенство, то ръшили, въ виду 321/20 мороза при страшномъ съверо-восточномъ вътръ, ограничиться лишь краткимъ молебномъ о здравіи Государя. Холодъ, благодаря вітру, достигаль до того, что внъ большой походной кибитки, гдъ была церковь, невозможно было вздохнуть полною грудью: у самыхъ кръпкихъ людей захватывало духъ... Топлива не было и достать его было негдъ: кругомъ была голая бълая пустыня, покрытая снъгомъ на 11/2 аршина глубины... Тогда начальники колоннъ, собравшіеся было въ церковь для предполагавшейся литургіи, ръщили идти къ главноначальствующему и раскрыть предъ нимъ гибельное положение отряда. Перовский принялъ ихъ, внимательно выслушаль и даль разръшение употребить,

для варки пищи, лодки, взятыя изъ Оренбурга для предполагавшагося плаванія по Аральскому морю, а также разломать и выдать на топливо же солдатамъ дроги, на которыхъ возились эти лодки, выдать всё факелы и канаты, приготовленные для флотиліи, разрубить на части и выдать людямъ запасные кули, а также и всё опорожненные, рубить и выдавать всё запасныя веревки обоза; словомъ, выдать все, что можетъ гореть и что возможно считать излишнимъ въ отряде. Но увы!—всего этого хватило лишь на несколько дней для пятитысячнаго отряда... Когда было все сожжено и доложено было объ этомъ вновь Перовскому, онъ приказалъ объявить войскамъ, что они сами должны отыскивать для себя топливо, что выдавать больше нечего...

## IV.

Героическое мужество солдать. Во что была одъта пъхота.—Картинка ночлега отряда.—Смертность и походные лазареты.—Казачье "стараніе".— Гибель дивизіона Уфимскаго коннаго полка.—Положеніе офицеровъ отряда.

Для военнаго историка и лѣтописца походовъ русскихъ войскъ слѣдуетъ отмѣтить характерную особенность нашего солдата въ это гибельное для экспедиціи время. Пока были дрова и хоть какое-нибудь топливо, чтобы можно было развесть огонь и сварить горячую пищу—хоть простую на водѣ гречневую кашицу, до тѣхъ поръ солдаты отряда были бодры и веселы: никакой морозъ не имѣлъ вліянія на нравственное состояніе ихъ духа. Падали цѣлыми сотнями верблюды, обмораживались и затѣмъ умирали отъ антонова огня часовые, разбѣгались въ степь и поѣдались степными волками лошади, приходилось все время спать на мерзлой землѣ, прикрытой простыми кошмами, въ снѣжныхъ ямахъ, отраждаясь отъ сѣвернаго вѣтра лишь джуламейками,—

нъйшій походъ, подняться на Усть-Ургь и пройти форсированнымъ маршемъ все безводное пространство до Аральскаго моря; а тамъ уже, слъдуя берегомъ моря, по плоскости Усть-Урта, легко было, по показаніямъ бывшихъ въ Хивъ плънныхъ, найти воду вездъ. Тъ же бывшіе плънники дали и еще одно весьма важное показаніе, именно, что снъгъ на Усть-Уртъ выпадаетъ не ранъе конца декабря или даже въ январъ, и что случаются зимы, когда снъгъ не выпадаетъ вовсе.

Воть всё тё предварительныя приготовленія, что были сдёланы, и тё свёдёнія, которыя были добыты предъ началомъ несчастнаго похода русскихъ войскъ въ Хиву въ 1839 году. Затёмъ, было приступлено къ сформированію экспедиціоннаго отряда и къ изготовленію для него вьючныхъ и перевозочныхъ средствъ, транспортовъ, парка, къ покупкъ лошадей и найму нъсколькихъ тысячъ верблюдовъ и пр.

Рѣшено было сформировать всего четыре отдѣльныя колонны, въ составъ коихъ должны были войти: 4 линейныхъ баталіона, одинъ полкъ Оренбургскихъ и одинъ Уральскихъ казаковъ, конно-казачья артиллерійская батарея съ 6-ти фунтовыми орудіями, 8 горныхъ 10-ти фунтовыхъ единороговъ и два батарейныхъ орудія, взятыя изъ мъстной кръпостной артиллеріи, такъ какъ не знали, собственно, что такое городъ Хива? Крипость ли это, или только городъ, обнесенный ствною, съ цитаделью внутри, и придется ли штурмовать его прямо пъхотными колоннами, или же, при осадъ, потребуются тяжелыя осадныя орудія—для бомбардированія и пробитія затемь бреши. При отряде быль, также, большой артиллерійскій паркъ, 250 ракетъ Шильдера, 500 ракеть сигнальныхъ и 500 фальшфейеровъ; были гальваническіе и минные снаряды, понтонная рота съ четырьмя разборными лодками\*) по 35 футовъ длины въ каждой,

<sup>\*)</sup> Лодки эти были разобраны по частямъ и навымчены на верблюдовъ; ими не пришлось воспользоваться, такъ какъ отрядъ

6 холщевыхъ понтоновъ, холщевыя лодки, 300 бурдюковъ и уральскіе рыболовные челны, поставленные на колеса. Эти морскія снасти брались для предполагаемаго на обратномъ пути изъ Хивы обозрвнія Аральскаго моря. Затьмъ, въ отрядъ назначенъ былъ еще одинъ сводный дивизіонъ Уфимскаго конно-регулярнаго полка, составлявшаго, такъ сказать, личную гвардію генерала Перовскаго въ Оренбургв \*\*\*). Всего въ отрядв было болве пяти тысячь человъкъ, и командованіе четырьмя колоннами возложено генераломъ Перовскимъ на слъдующихъ лицъ. Начальникомъ 1-й колонны былъ назначенъ командиръ Башкирскаго войска генералъ-мајоръ Цјолковскій. "Войско" это, въ дійствительности Башкирское племя, какъ расположенное въ районъ тогдашней Оренбургской губерній (заключавшей въ себ'в и нын'вшнюю Уфимскую), было подчинено, какъ и Оренбургское же казачье войско, власти Оренбургскаго военнаго губернатора. Ціолковскій, полякъ по происхожденію, былъ человъкъ злой, мстительный и крайне жестокосердый; офицеры его ненавидъли, солдаты боялись и тряслись при одномъ его приближении. Командиромъ 2-й колонны быль назначень командующій конно-казачьею артил-

не дошель до Аральскаго моря. При отступленіи, Перовскій разрістиль пользоваться этими лодками, какъ топливомъ, для варки пищи.

<sup>\*)</sup> Уфимскій конно-регулярный полкъ былъ сформированъ по особому ходатайству генерала Перовскаго изъ рослыхъ и красивыхъ нижнихъ чиновъ различныхъ кавалерійскихъ полковъ и изъ офицеровъ, лично извъстныхъ генералу Перовскому. Это было ивъчто въ родъ его личной гвардіи. Содержаніе этого полка обходилось казнъ довольно дорого. Ту же декоративную затъю, 40 лътъ спустя, устроилъ въ Оренбургъ покойный генералъ-губернаторъ Крыжановскій, настоявшій на сформированіи особаго регулярнаго Башкирскаго полка, командованіе коимъ было поручено сыну Крыжановскаго, совсъмъ еще молодому человъку, въ чинъ подполковника. Полкъ этоть, стоившій казнъ тоже очень недешево, быль послѣ крушенія, постигнувшаго г-ла Крыжановскаго (по обнаруженіи извъстнаго хищенія Башкирскихъ земель), распущенъ и упраздненъ.

лерійскою бригадою полковникъ Кузьминскій. Командиромъ 3-й колонны былъ назначенъ начальникъ 26-й пъхотной дивизіи генераль-лейтенанть Толмачевъ, и, наконецъ, 4-ю колонною командоваль бывшій впоследствін наказнымъ атаманомъ Оренбургскаго казачьяго войска генераль - мајоръ Молоствовъл Эта последняя колонна считалась главною и въ ней находился начальствующій всёмъ экспедиціоннымъ отрядомъ генералъадъютантъ Перовскій съ своимъ штабомъ, во главъ котораго стоялъ невидимый его начальникъ и правая рука генерала, штабсъ-капитанъ Прокофій Андреевичъ Никифоровъ; видимымъ же начальникомъ "походнаго штаба" Перовскаго былъ подполковникъ Иванинъ; дежурнымъ штабъ-офицеромъ-гвардіи капитанъ Лебу. Кром'в того, при Перовскомъ была масса различныхъ лицъ: чиновниковъ особыхъ порученій, штабъ-офицеровъ, адъютантовъ, гвардейскихъ оберъ-офицеровъ и проч., словомъ, былъ весь тотъ хвость военныхъ "павлиновъ" и трутней, отъ которыхъ несвободенъ былъ на Руси ни одинъ военачальникъ, начиная съ фельдмаршала Суворова и кончая генераломъ Черняевымъ въ Сербіи... При штабъ Перовскаго было также въсколько офицеровъ генеральнаго штаба для предполагавшихся геодезическихъ и этнографическихъ работъ въ Хивъ и дорогою; затъмъ были офицеры корпуса топографовъ и 12-ть топографовъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи. Какъ великъ быль обозь этой главной колонны, можно судить по одному тому, что подъ кухонными лишь принасами винами и консервами, предназначенными собственно для стола генералъ-адъютанта Перовскаго, было 140 выочныхъ верблюдовъ. Всъхъ же верблюдовъ было въ отрядъ 12,450, такъ что приходилось, въ общемъ, по два слишкомъ верблюда на каждаго человъка.

## III.

Выступленіе отряда изъ Оренбурга.—Штабсь-капитанъ Никифоровъ.—Его роль въ отрядѣ и близость къ ген. Перовскому.—Первыя неурядицы въ отрядѣ съ навьючкою верблюдовъ.—Наступленіе страшныхъ морозовъ и недостатокъ топлива.—6-е декабря.

Экспедиціонный отрядъ, разділенный, какъ сказано, на четыре колонны, началъ свое выступление изъ Оренбурга 14-го ноября 1839 года. Выступали въ походъ по одной колонев въ день, такъ что последняя колонна съ генераломъ Перовскимъ выступила 17-го числа. Погода при выступленіи была хорошая; но на первой же дневкъ, въ Илецкъ, было 22° стужи. Нъсколькими недълями ранве, именно 21 октября, выступилъ изъ Оренбурга передовой отрядъ (авангардъ), состоявшій изъ 5 офицеровъ и 357 нижнихъ чиновъ при 4-хъ орудіяхъ и 1,128 верблюдахъ, подъ начальствомъ подполковника Данилевскаго (впоследствіи, въ 1842 г., начальника посольства въ Хиву). Этотъ-то, вотъ, отрядъ и дошелъ до Эмбы "вполнъ благополучно", такъ какъ снъгу и морозовъ не было, а потому вездъ былъ еще подножный кормъ для верблюдовъ и лошадей, а въ водъ не было недостатка.

На первыхъ же, такъ сказать, шагахъ похода сказалась въ отрядъ та первенствующая роль, которую игралъ штабсъ-кпаитанъ Никифоровъ. Здѣсь будегъ кстати сказать нѣсколько словъ объ этомъ не совсѣмъто обыкновенномъ человѣкѣ, игравшемъ такую видную роль въ несчастномъ походѣ 1839 года на Хиву и въ дальнѣйшей, затѣмъ, годъ спустя, попыткѣ къ сближенію съ нею. Въ Оренбургѣ и теперь, спустя болѣе полувѣка, еще живы нѣсколько лицъ, хорошо помнящія Никифорова и "его огненные глаза, которые такъ и сыпали искрами", по картинному выраженію подполковника Г. Н. Зеленина въ его запискахъ.. Наружность Никифорова была столь же характерна: небольшого

роста, широкоплечій, чрезвычайно подвижной, онъ, при этомъ, такъ скоро говорилъ, что на первыхъ порахъ весьма лишь немногіе могли понимать его рачь. Онъ вначалъ появился на Оренбургскомъ горизонтъ при обстоятельствахъ не совстмъ-то обыкновенныхъ и пріятныхъ, по крайней мъръ для него самого: онъ былъ переведент, изъ поручиковъ гвардейскихъ саперъ въ одинъ изъ Оренбургскихъ линейныхъ баталіоновъ тъмъ же чиномъ... Затъмъ узнали, что у Никифорова въ Петербургъ была, изъ-за женщины, "исторія": его тяжко оскорбили въ военной компаніи гвардейской молодежи; онъ не вызвалъ оскорбителя на дуэль и не дрался; затъмъ сдълалъ въ этомъ направлении какой-то еще неловкій шагь, и его, въ конців концовь, перевели изъ гвардіи въ линейный батальонъ. Здёсь принялъвъ немъ горячее участіе начальникъ корпуснаго штаба баронъ Рокасовскій, знавшій Никифорова еще въ Петербургъ. По прівадв въ Петербургъ генерала Перовскаго, начальникъ штаба рекомендовалъ Никифорова, какъ очень образованнаго офицера, и главное какъ очень полезнаго и хорошо ознакомившагося съ краемъ. Не прошло и года со времени перваго представленія опальнаго поручика Никифорова генералу Перовскому, какъ онъ уже пользовался неограниченнымъ довъріемъ генерала и имълъ на него нъкоторое вліяніе. Еще годъ, и поручикъ Никифоровъ былъ, по представленію генерала Перовскаго, прикомандированъ къ генеральному штабу, а вскоръ и совсъмъ зачисленъ въ него, не будучи никогда въ военной Академіи. Въ 1839 году онъ былъ уже штабсъ-капитаномъ генеральнаго штаба, имълъ нъсколько отличій и состояль при Перовскомъ "для особыхъ порученій", не имъя при этомъ никакой опредъленной должности, но распоряжаясь ръшительно всвиъ, хотя и отъ имени своего патрона и начальника. Главное, чёмъ дорожилъ Перовскій въ Никифоровъ, это быль его слогь: онь такъ хорошо владель перомъ,

что никто, кромѣ его, не могъ въ этомъ отношеніи угодить молодому и капризному губернатору; перу же Никиферова принадлежали и всѣ представленія въ Петербургъ о необходимости похода на Хиву.

Распоряженія штабсь-капитана Никифорова породили, на первыхъ же порахъ похода, различныя недоразумѣнія въ колоннахъ и даже неудовольствія среди начальствующихъ ими лицъ: оказывалось, что начальники колоннъ лишались собственной иниціативы, и всѣ распоряженія и дѣйствія направлялись изъ штаба генерала Перовскаго рукою Никифорова. Главное, что особенно не понравилось въ тѣ времена командирамъ колоннъ, это замѣчательное безкорыстіе Никифорова и его зоркій надзоръ за тѣмъ, чтобы до солдать доходило рѣшительно все, что имъ отпускалось и полагалось.

Съ перваго же дня выступленія въ походъ, Перовскій поставиль себя къ начальникамъ колоннъ въ отношенія довольно ненормальныя: онъ держался очень изолированно и недоступно. На остановкахъ и дневкахъ, въ кибитку его ръшительно никто, даже начальникъ походнаго штаба, не имълъ права войти безъ особаго доклада; исключеніемъ былъ одинъ штабсъ-капитанъ Никифоровъ, входившій къ генералу Перовскому во всякое время. Это предпочтеніе особенно не нравилось "штабу" Перовскаго и начальникамъ колоннъ, изъ коихъ трое были генералами.

Вслѣдствіе неумѣлости главныхъ распорядителей, неурядица въ отрядѣ началась еще въ Оренбургѣ—съ навьючкою верблюдовъ. Въ каждой колоннѣ было около 3 тысячъ верблюдовъ; въ главной, 4-й колоннѣ, ихъ было почти 4 тысячи. Передъ выступленіемъ колоннъ и при остановкахъ на ночь, всѣ эти 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысячъ верблюдовъ приходилось навьючивать и развьючивать. При каждыхъ десяти верблюдахъ былъ нанятъ всего одинъ киргизъ, для котораго требовалось нѣсколько часовъ времени

всякій разъ; тогда, въ помощь киргизу-поводарю стали назначать по пяти линейныхъ солдать, взявшихся за дъло очень охотно, но неумъло. Въ результатъ явилась масса заболъвшихъ верблюдовъ, у которыхъ спины были протерты вплоть до костей; ихъ стали развьючивать и раздълять вьюки на остальныхъ, здоровыхъ, обременяя такимъ образомъ этихъ послъднихъ непосильною ношей...

Походное движение колоннъ было направлено изъ Оренбурга такимъ образомъ: первыя двъ колонны были направлены на Куралинскую линію \*), а третья и четвертая-- на кръпость Илецкую-Защиту. За послъднимъ, Григорьевскимъ форшостомъ, въ степи, есть такъ называемое Караванное озеро; тутъ и предназначено было сойтись всвые четыреми колоннами и затвые следовать до Эмбы въ недалекомъ разстоянии одна отъ другой, останавливаясь на ночлегъ не далъе тоже одной или двухъ версть другь отъ друга, съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждая колонна видъла сосъднюю, такъ что, въ случав тревоги, всв колонны могли бы быстро сосредоточиться въ пунктъ нападенія и оказать взаимную другъ другу помощь. На ночлегъ предписано было ставить колонны въ каре, и на этоть предметь выданы даже были каждому начальнику колонны особые планы и инструкціи, отъ которыхъ предписано было не отступать ни въ какомъ случав. Последствія показали, что это предръшение дъйствій отдъльныхъ начальниковъ колоннъ и, въ то-же время, отнятіе у нихъ собственной иниціативы дало весьма печальные результаты.

Самое движеніе въ степи экспедиціоннаго отряда шло черепашьимъ шагомъ. Главною причиною этой медленности была неумѣлость солдать при навьючиваніи верблюдовъ; чтобы перевьючить, приходилось останавливать цѣлую колонну; иначе, отсталые верблюды растягивались бы въ хвостѣ колонъ, и аріергарду пришлось бы оста-

<sup>\*)</sup> Куралинская линія проходить немного лѣвѣе Илецкой-Защиты, но, въ концѣ, выходить тоже на рѣку Илекъ.

Ваться далеко позади отряда, въ степи... Такимъ образомъ, въ началъ похода, колонны дълали не болъе 10 верстъ въ день; и только тогда, когда солдаты достаточно навыкли выочить верблюдовъ, колонны стали подвигаться быстръе. Но туть случилась новая бъда: 24 ноября выпаль глубокій, выше коліна, сніть, а 27-го числа поднялся ужаснъйшій степной буранъ при 26 градусахъ мороза... Озябшія отъ сильной стужи и в'втра лошади, въ ночь на 28-е ноября, сорвались съ коновязей и бъжали въ степь - ради спасенія жизни, по инстинкту, чувствуя потребность бъжать... Всъ часовые отморозили въ эту ночь носы, руки или ноги; начались въ отрядв болвани; отмороженныя части пришлось ампутировать въ холодныхъ, войлочныхъ кибиткахъ, на морозъ, продолжавшемъ держаться около 25 градусовъ... Бъжавшихъ лошадей надо было разыскивать... Сдълали лишнюю дневку, и часть пропавшихъ лошадей нашли въ другихъ колоннахъ; большая же часть ихъ исчезла въ степи безследно, съеденная волками.

Съ первыхъ чиселъ декабря вновь начались бураны: всю степь завалило снъгомъ болъе чъмъ на аршинъ, и его поверхность отъ морозовъ покрылась твердою ледяною корой; морозы перешли за 30 градусовъ и стали доходить, по утрамъ, до 40, при убійственномъ съверо-восточномъ вътръ... Люди, измученные непривычною ходьбою по глубокому снъгу, да еще съ ружьями, ранцами и патронташами на спинъ, скоро изнемогали и, въ сильной испаринъ, садились на верблюдовъ, остывали и даже отмораживали себъ тутъ же, сидя на верблюдахъ, руки и ноги... Всъ поняли, что наступаетъ гибель; но никто еще не имълъ малодушія высказать это вслухъ... Прежде всего, бъдствіе постигло несчастныхъ верблюдовъ \*). Сту-

<sup>\*)</sup> Большая часть верблюдовъ отряда была не куплена, а лишь нанята у киргизовъ, равно какъ и ихъ хозяева поводари. Впослъдстви за погибшихъ верблюдовъ казна уплатила киргизамъ все, что слъдовало.

пая по снъту въ аршинъ глубиною и пробивая при этомъ ледяную кору, они ръзали въ кровь ноги до колънъ и выше и, въ концъ концовъ, падали и уже не могли подняться... Такихъ верблюдовъ бросали на мъстъ, на произволъ судьбы, умирать въ степи; а выокомъ съ упавшаго верблюда распоряжались уже аріергардные казаки: если это былъ овесъ или сухари, то казаки дълили добычу по торбамъ; если это былъ спиртъ, то казаки разливали его въ манерки, а боченокъ разбирали на топливо; если это была мука, то ее разсыпали по снъту, а куль отъ муки припрятывали на топливо же, въ которомъ, въ это тяжелое время, былъ такой страшный недостатокъ, что иногда на ночлегахъ, чтобы развести хоть маленькій огонь для вскипяченія чайника воды, приходилось жечь веревки отъ верблюжьихъ тюковъ...

Наступило 6 декабря 1839 года. Наканунъ, войска дошли до урочища Бишь-Тамакъ (Пять Устьевъ), въ 250-270 верстахъ отъ Оренбурга. Здёсь, по случаю тезоименитства императора Николая Павловича, назначена была дневка, поставлена была съ вечера походная церковь и предположено было, на другой день, отслужить литургію и молебенъ; но когда наступило утро 6 декабря и въ церковь стало собираться начальство и духовенство, то ръшили, въ виду 321/, о мороза при страшномъ свверо-восточномъ вътръ, ограничиться лишь краткимъ молебномъ о здравіи Государя. Холодъ, благодаря вътру, достигалъ до того, что внъ большой походной кибитки, гдъ была церковь, невозможно было вздохнуть полною грудью: у самыхъ крвикихъ людей захватывало духъ... Топлива не было и достать его было негдъ: кругомъ была голая бълая пустыня, покрытая снъгомъ на 11/2 аршина глубины... Тогда начальники колоннъ, собравшіеся было въ церковь для предполагавшейся литургіи, ръшили идти къ главноначальствующему и раскрыть предъ нимъ гибельное положение отряда. Перовскій принялъ ихъ, внимательно выслушаль и даль разрешение употребить,

для варки пищи, лодки, взятыя изъ Оренбурга для предполагавшагося плаванія по Аральскому морю, а также разломать и выдать на топливо же солдатамъ дроги, на которыхъ возились эти лодки, выдать всё факелы и канаты, приготовленные для флотиліи, разрубить на части и выдать людямъ запасные кули, а также и всё опорожненные, рубить и выдавать всё запасныя веревки обоза; словомъ, выдать все, что можетъ горѣть и что возможно считать излишнимъ въ отрядѣ. Но увы!—всего этого хватило лишь на нѣсколько дней для пятитысячнаго отряда... Когда было все сожжено и доложено было объ этомъ вновь Перовскому, онъ приказалъ объявить войскамъ, что они сами должны отыскивать для себя топливо, что выдавать больше нечего...

## IV.

Героическое мужество солдать. Во что была одъта пъхота.—Картинка ночлега отряда.—Смертность и походные лазарегы.—Казачье "стараніе".—Гибель дивизіона Уфимскаго коннаго полка.—Положеніе офицеровъ отряда.

Для военнаго историка и лѣтописца походовъ русскихъ войскъ слѣдуетъ отмѣтить характерную особенность нашего солдата въ это гибельное для экспедиціи время. Пока были дрова и хоть какое-нибудь топливо, чтобы можно было развесть огонь и сварить горячую пищу—хоть простую на водѣ гречневую кашицу, до тѣхъ поръ солдаты отряда были бодры и веселы: никакой морозъ не имѣлъ вліянія на нравственное состояніе ихъ духа. Падали цѣлыми сотнями верблюды, обмораживались и затѣмъ умирали отъ антонова огня часовые, разбѣгались въ степь и поѣдались степными волками лошади, приходилось все время спать на мерэлой землѣ, прикрытой простыми кошмами, въ снѣжныхъ ямахъ, отраждаясь отъ сѣвернаго вѣтра лишь джуламейками,—

все это солдаты переносили съ терпъніемъ и христіанскою кротостію; но разъ прекратился огонь и горячая пища, —весь отрядъ упалъ духомъ, и всъ заговорили уже вслухъ о совершенной неудачъ похода.

Бъдствія солдата увеличивались еще и отъ его обмундированія. Вм'ясто обыкновенных русских полушубковъ, въ которые необходимо следовало бы одеть весь отрядъ, онъ одъть былъ Богъ въсть какъ — не только скаредно, но просто каррикатурно: людямъ, передъ самымъ выступленіемъ изъ Оренбурга, дали полушубки, сшитые изъ чебаги, сшитые самымъ примитивнымъ способомъ, практиковавшимся здъшними номадами, въ отдаленныя времена, и сохранившимся лишь въ аулахъ, у самыхъ бъдныхъ киргизовъ. Полушубки эти шились такъ: снимали весною съ барана шерсть, нашивали и наклеивали ее на толстый холсть и ватъмъ кроили и шили изъ этой "чебаги" для солдать полушубки; овечья шерсть гръла, конечно, но скоро сваливалась въ неровный войлокъ, а верхняя холщевая часть такихъ полушубковъ холодъла отъ мороза; солдатскія же шинели, сшитыя въ натяжку по мундирамъ, не влъзали на полушубки. Сверхъ черныхъ суконныхъ шароваръ, солдатамъ приказано было надъвать для чего-то холщевыя (надо полагать, въ предохранение отъ износа, въ видахъ экономіи), но холстъ тоже страшно накалялся на тридцатиградусномъ морозъ; вдобавокъ шаровары эти надо было запихивать въ узкія голенища сапогъ, такъ что не только ступня, но и шиколотка ноги у солдата была ничемъ не защищена отъ холода. Однъ лишь солдатскія шапки были примінены къ містнымъ климатическимъ условіямъ. Онъ были подбиты телячьимъ мъхомъ, и къ нимъ были придъланы особые назатыльники изъ такого же мъха; но такъ какъ шапки эти были единственною теплой одеждой, практически сшитою, то и выходило воть что: голова у солдата была постоянно въ теплъ, а ноги и вся нижняя часть тъла въ холодъ.

т. е. какъ разъ наоборотъ какъ бы слъдовало... Не рас-Порядились даже измънить обувь солдатъ - сапоги на Валенки. И воть въ такой-то одежде и обуви, сшитыхъ "наперекоръ стихіямъ", пройдетъ солдатъ въ день, по колъно въ снъгу, версть 15, а иногда и болъе, неся на своей снинъ ранецъ съ вещами, ружье и 40 боевыхъ патроновъ въ патронташъ и приходить, наконецъ, на ночлегъ. Отъ усталости и изнеможенія, солдаты тотчасъ же полягуть на снъгъ, какъ попало, подложивъ лишь подъ себя войлочныя кошмы, и только тв изъ нихъ, которые посильные, начинають разставлять войлочныя джуламейки \*), а другіе идуть рыть коренья степныхъ травъ для варки пищи: а чтобы добыть эти коренья, нужно сначала разгрести твердый снъгъ, лежавшій на землъ слоемъ 11/2 аршина, а затъмъ рубить землю мотыгами \*\*), комья разбивать обухами топоровъ, — и изъ мелкой земли, разбитой такимъ тяжкимъ трудомъ, выбирать окоченъвшими пальцами медкіе коренья травъдля разведенія огня... А пока все это совершается, то-есть пока одна часть еще не свалившихся солдать ставить и налаживаетъ джуламейку, а другая часть добываетъ коренья, слабые солдаты лежать на снъгу и простуживаются... На другой день они идуть въ лазаретъ, а оттуда дня черезъ три "на выписку", въ могилу... На бъду, походные лазареты пом'вщались въ длинныхъ, сквозныхъ фургонахъ, на колесахъ, устроенныхъ такъ въ предпо-

<sup>\*)</sup> Джуламейка въ переводъ на русскій языкъ -дорожный домъ. Это небольшая войлочная палатка, имъющая форму стога, устраивается изъ тонкихъ палокъ, связанныхъ веревками и обтянутыхъ затъмъ кошмами, т. е. войлоками. Ставять ее прямо на снъгъ, въ ней стелятъ кошмы же, и такимъ образомъ получается защита если не отъ холода, то, по крайней мъръ, отъ вътра. Въ сущности, джуламейка—это киргизская кибитка въ миніатюръ, такъ какъ настоящая кибитка едва умъщается на спины двухъ верблюдовъ.

э\*) Мотыги—это особаго рода желѣзный инструменть, замѣняющій отчасти топорь, желѣзную лопату и пешню. Инструменть этоть мѣстный, употребляемый обыкновенно въ степи киргизами.

ложеніи, что всю дорогу до Эмбы отрядъ совершить по безснѣжной степи. Фургоны эти были до того холодны и съ такими сквозняками, что губили совсѣмъ даже здоровыхъ солдатъ, посылаемыхъ въ лазаретъ вслѣдствіе одной лишь усталости ногъ, "для отдыха": черезъ дватри дня такіе солдаты простуживались, схватывали тифозную горячку и отправлялись на вѣчный отдыхъ... Затѣмъ, когда всѣ фургоны были уже переполнены, больныхъ клали на особо-устроенныя койки и подвѣшивали на верблюдовъ, по одному человѣку съ каждой стороны; непривычныхъ къ такому передвиженію несчастныхъ больныхъ сильно било и заколачивало, иногда, до безчувствія. Хоронили покойниковъ обыкновенно тутъ же въ степи, въ неглубокихъ ямахъ, вырубаемыхъ мотыгами въ мерзлой землѣ.

Немало людей начало умирать оть скорбута, цынги, антонова огня (вслъдствіе обмороженія конечностей), а главное отъ изнеможенія и истощенія силь, вслъдствіе отсутствія горячей пищи. Эта смертность и почти ежедневно происходившія въ отрядѣ похороны имѣли неизбъжное деморализующее вліяніе не только на слабыхъ и молодыхъ солдать, но на старыхъ и здоровыхъ, даже на унтеръ-офицеровъ. Ропота, конечно, не было и быть не могло: не таковъ русскій человѣкъ, чтобы роптать на волю Божью, ниспославшую такую снѣжную и жестокую зиму, какую не могли запомнить 70-ти-лѣтніе старики! Но у всего отряда, въ виду его ежедневнаго таянія, явилось опасеніе, что погибнеть неминуемо вся пѣхота, до послѣдняго человѣка...

Положеніе кавалеріи было во многомъ лучше; казаки были одѣты гораздо теплѣе и практичнѣе, чѣмъ пѣхотинцы: подъ шинелями у нихъ были настоящіе мѣховые полушубки, а это было самбе главное. Въ началѣ похода, правда, наблюдалась извѣстная форма въ одеждѣ; но затѣмъ, когда наступили страшные морозы и поднялись бураны, то казаки сверхъ шинелей стали надѣвать взя-

тые ими въ походъ, про всякій случай, собственные, саксачьи, длинно-руныхъ черныхъ овецъ, тулупы, а на ноги валенки—и имъ было тепло. На ночлегахъ, когда отрядъ, обыкновенно, устраивался въ каре, солдаты-пъхотинцы занимали передній и задній фасы, а по бокамъ каре клались тюки съ продовольствіемъ и прочими занасами, а за этими уже тюками, подъ ихъ защитою отъ вътра, ставились джуламейки казаковъ.

Относительно продовольствія, казаки и ихъ лошади поставлены были тоже въ болъе благопріятныя условія. Мы уже говорили выше, какъ ловко пользовались казаки въ аріергардъ всевозможными выюками, которые они снимали съ падавшихъ отъ изнеможенія верблюдовъ. Впрочемъ, казаки (особливо Уральскіе) не брезгали даже и обыкновеннымъ воровствомъ, при добываніи разнаго рода продовольствія, такъ что, напримірь, у піхотныхъ офицеровъ отряда были похищены казаками всв тюки съ консервами, чаемъ и сахаромъ, даже чемоданы съ бъльемъ и мундирами. Не менъе ловко поступали казаки и тогда, когда имъ надо было добыть лишняго корму для своихъ коней: несмотря на голую, снъжную пустыню, окружавшую отрядъ, они и тутъ ухитрялись достать то, что имъ было нужно. Дъло въ томъ, что въ началъ похода на каждую лошадь выдавалось овса лишь по 21/2 гарица, свиа же не выдавалось вовсе, такъ какъ сивгъ былъ не глубокъ, и лошадей, часа на два въ день, выгоняли на тебеневку (т. е. на пастьбу), гдв онв и добывали себъ, роя копытами, подножный кормъ; но потомъ, когда снъгъ сталъ глубокимъ, такая тебеневка стала. конечно, невозможною; а между твмъ, казаки очень любили и берегли своихъ лошадей, которыя, какъ извъстно, были ихъ собственностью. И вотъ, вольные сыны Урала начали "стараться" и пустились на следующую хитрость. Такъ какъ ночью казачьи джуламейки устраивались вблизи выбковъ и всевозможныхъ мъшковъ съ провіантомъ и продовольствіемъ, то, какъ только ваступала глухая пора ночи, изъ казачьей джуламейки осторожно выползалъ какой-нибудь ловкій парень и высл'яживалъ часового. Едва тотъ прятался отъ холода гдв-нибудь за тюками, какъ казакъ всаживалъ въ одинъ изъ тюковъ съ овсомъ особаго рода крючекъ на кръпкой бичевъ, конецъ которой быль протянуть въ самую джуламейку; исполнивъ это, казакъ тихонько уползалъ вновь въ джуламейку, а спустя нъсколько минутъ куль съ овсомъ начиналъ медленно подвигаться по снъгу и въважалъ въ ту же джуламейку, къ ожидавшимъ его казакамъ, которые тотчась же и разсыпали овесь по саквамъ, а куль сжигали. Такимъ образомъ, казачьи лошади были всю дорогу сыты, а у самихъ казаковъ не переводились ни сухари, ни водка, ни мясо; оттого и смертность между ними была значительно меньше, и лошади ихъ падали весьма редко. Случалось, конечно, что часовой замечаль самодвижущійся куль съ овсомъ; но въ такихъ случаяхъ увеличивались лишь ночвыя мученія несчастнаго часового: къ страданіямъ отъ стужи и вътра присоединялось еще и мученіе отъ страха и ужаса-въ виду несомнънной чертовщины, происходящей предъ его глазами... Уже много позже, когда отрядъ добрался до Эмбы, эти казачьи продълки стали извъстны всему отряду.

Но далеко не вся кавалерія отряда благоденствовала такъ, какъ казачьи полки: взятый генераломъ Перовскимъ сводный дивизіонъ Уфимскаго конно-регулярнаго полка бъдствовалъ едва ли не болье, чъмъ пъхота. Люди этого дивизіона, набранные, какъ и весь полкъ, изъ другихъ полковъ регулярной кавалеріи, расположенной въ раздичныхъ мъстностяхъ Россіи, были непривычны къ суровому Оренбургскому климату; ихъ щегольская форма, пригодная для блестящихъ парадовъ, была совсъмъ неудобна для похода въ тридцатиградусный морозъ, въ снъговой пустынъ. То же было и съ ихъ лошадьми: красивыя, рослыя и грузныя за-

волскія дошади этого дивизіона едва ступали по глубокому снъгу и, какъ и верблюды же, сильно ръзали себъ ноги о ледяную кору, покрывавшую снъгъ, а главное, ничего не могли подълать на тебеневкъ, т. е. не умъли добывать себъ подножный кормъ, такъ что всю дорогу, отъ самаго Оренбурга, не вли свна и травы; выдаваемый же въ скромной порціи 21/, гарицевъ на день овесъ не могъ, конечно, накормить лошадь досыта, и онв начали падать... Въ концв похода въ этомъ дивизіон'в не осталось ни одной лошади; посл'вднею пала подъ Эмбою уже, красавица "Пвна", бълая лошадь у трубача, сильно имъ любимая. Очевидецъ, Г. Н. Зелевинъ, такъ передавалъ мив этотъ случай. Лошадь шла по тропъ, протоптанной ранъе оставшимися верблюдами; на ней гордо сидълъ молодчина-трубачъ, окруженный всего человъками 20-25, нижними чинами, оставшимися въ живыхъ изъ всего дивизіона, идущими теперь пъшкомъ вблизи своего трубача... Вдругъ Пъна споткнулась обо что-то, сильно вздрогнула-и упала; трубачъ быстро соскочиль съ нея и сталъ было помогать ей подняться: но лошадь затрясла головой и медленно перевалилась на бокъ... Солдатики стали хлопотать около своей любимицы, отпустили ей подпруги; но это ей не помогло: лошадь стала медленно и тяжело дышать и слегка биться... Солдатики ръшили, что она "изведется"... Тогда трубачъ сбъгалъ къ идущимъ въ аріергардъ казакамъ, добылъ тамъ нъсколько гарицевъ овса, принесъ лошади и насыпалъ его на чистое полотенце, вблизи ея головы; потомъ разсъдлалъ лошадь и разнуздалъ; затамъ сталъ передъ ней, поклонился ей въ землю, зарыдаль какъ ребенокъ-и медленно пошелъ, снъговою тропою, догонять "землячковъ-товарищей"... Въ Оренбургъ вернулось изъ этой гвардіи генерала Перовскаго около 20 человъкъ; трубачъ, оплакавний красавицу Пъну, тоже умеръ въ походъ, на обратномъ уже пути изъ Чушка-Куля. Когда окончился этотъ несчастный

походъ и Перовскій убхаль за границу, весь Уфимскій конно-регулярный полкъ, въ целомъ своемъ составе, былъ отправленъ (въ 1841 году) на контониръ-квартиры, въ одну изъ съверо-западныхъ губерній, для поправленія здоровья солдать, сильно страдавшихь въ Оренбургъ обычною болъзнью для всъхъ немъстныхъ уроженцевъизнурительною, перемежающеюся лихорадкою. Страданія и лишенія офицеровъ въ этоть тяжкій походъ мало чвмъ разнились отъ нижнихъ чиновъ. Правда, каждому изъ нихъ былъ предоставленъ въ распоряжение отдъльный верблюдъ, а нъкоторымъ два, три и болъе; у многихъ были собственныя лошади и экипажи - мъстные тарантасы, съ полозьями въ запасв; для зимняго пути; были и разныя другія исключительныя удобства и приспособленія. Но все это было лишь въ началъ похода... Затъмъ для всъхъ почти офицеровъ отряда наступили тъ же лишенія: верблюды ихъ пали, равно какъ и лошади, экипажи брошены или сожжены; вскипятить мъдный чайникъ съ водою было тоже не всегда возможно, какъ и солдатамъ не всегда удавалось похлебать горячей кашицы. Исключенія въ удобствахъ имълись лишь у начальниковъ отдёльныхъ частей: начальники колоннъ, баталіонные и полковые командиры и батарейные находились, конечно, въ иныхъ условіяхъ, лучшихъ, изъ коихъ главныя были два: теплая одежда и горячая пища. Все это, понятно, было у командировъ; но самаго-то главнаго-теплаго угла, гдв бы можно было обогрвться и, порою, обсущиться и уснуть раздевшись, этого ни у кого не было. У самого Перовскаго ставилась въ кибиткъ переносная, желъзная печь; но, тъмъ не менъе, температура была тамъ (6-го, напримъръ, декабря) слъдующая: на полу кибитки было 15° холоду; а на столь, гдъ писалъ Перовскій, 4° морозу же, по Реомюру.

водскія лошади этого дивизіона едва ступали по глубокому снъгу и, какъ и верблюды же, сильно ръзали себъ ноги о ледяную кору, покрывавшую снъгъ, а главное, ничего не могли подълать на тебеневкъ, т. е. не умъли добывать себъ подножный кормъ, такъ что всю дорогу, отъ самаго Оренбурга, не вли свна и травы; выдаваемый же въ скромной порціи 21/2 гарицевъ на день овесъ не могъ, конечно, накормить лошадь досыта, и онъ начали падать... Въ концъ похода въ этомъ дивизіонъ не осталось ни одной лошади; послъднею пала подъ Эмбою уже, красавина "Пвна", бълая лошадь у трубача, сильно имъ любимая. Очевидецъ, Г. Н. Зеленинъ, такъ передавалъ мнъ этотъ случай. Лошадь шла по тропъ, протоптанной ранъе оставшимися верблюдами; на вей гордо сидълъ молодчина-трубачъ, окруженный всего человъками 20-25, нижними чинами, оставшимися въ живыхъ изъ всего дивизіона, идущими теперь пъшкомъ вблизи своего трубача... Вдругъ Пъна споткнулась обо что-то, сильно вздрогнула-и упала; трубачъ быстро соскочиль съ нея и сталъ было помогать ей подняться; но лошадь затрясла головой и медленно перевалилась на бокъ... Солдатики стали хлопотать около своей любимицы, отпустили ей подпруги; но это ей не помогло: лошадь стала медленно и тяжело дышать и слегка биться... Солдатики ръшили, что она "изведется"... Тогда трубачъ сбъгалъ къ идущимъ въ аріергардъ казакамъ, добылъ тамъ нъсколько гарицевъ овса, принесъ лошади и насыпалъ его на чистое полотенце, вблизи ея головы; потомъ разседлалъ лошадь и разнуздалъ; затъмъ сталъ передъ ней, поклонился ей въ землю, зарыдаль какъ ребенокъ-и медленно пошель, снъговою тропою, догонять "землячковъ-товарищей"... Въ Оренбургъ вернулось изъ этой гвардіи генерала Перовскаго около 20 человъкъ; трубачъ, оплакавній красавицу Пъну, тоже умеръ въ походъ, на обратномъ уже пути изъ Чушка-Куля. Когда окончился этотъ несчастный

поскорве смвнить его, унтеръ-офицеръ полякъ взялъ тихонько ружье часового и ушель съ нимъ; когда, спустя всего нъсколько минуть, солдатикъ проснулся и увидаль, что ружья нъть, онъ страшно перепугалсязная, что отъ неумолимаго и безжалостнаго генерала Ціолковскаго его постигнеть жестокое наказаніе. И воть, опасаясь, что съ минуты на минуту придетъ смѣна и его найдуть безъ ружья, часовой решается на следующій необдуманный поступокъ: оглядывая безконечную бълую степь, онъ увидълъ, что невдалекъ стоитъ на ночлегъ другая колонна; не долго думая, часовой бросается туда, тихо подходить къ плацформв, гдв въ козлахъ стояли ружья, и видить, что часовой отъ стужи спрятался за тюками и дремлеть... солдатикъ взялъ одно ружье и быстро возвратился къ своему посту. Когда пришелъ къ нему тотъ же патрульный и съ нимъ смъна, то увидели, что солдать стоить съ ружьемъ ..

- Чье у тебя ружье?-спросилъ патрульный.
- Мое, сударь, -отвъчалъ часовой.

Тогда у солдатика спросили нумеръ его ружья и при этомъ показали ему собственное ружье... Отпираться стало невозможно, и виновный повинился во всемъ.

Генералъ Ціолковскій сильно сталъ раздувать это дѣло—просто по жестокосердію своему... О проступкъ часового доложено было главноначальствующему отрядомъ, и генералъ Перовскій приказалъ наказать солдатика и тѣмъ покончить дѣло. Но генералъ-маіоръ Ціолковскій, въ качествъ колоннаго начальника, сталъ настаивать, чтобы часовой за свой проступокъ былъ подвергнутъ, въ примъръ прочимъ, разстрълянію, что его преступленіе-де очень важное: сонъ на посту, утрата ружья, самовольная, безъразводящаго ефрейтора, отлучка съ часовъ и, наконецъ, кража оружія въ сосъдней колоннъ... Начальникъ колонны такъ энергично настаивалъ на своемъ безсердечномъ желаніи и сослался на такой сильный аргументъ (что онъ, генералъ Ціолковскій, въ

случав помилованія виноватаго, не отвівчаєть за сохраненіе дисциплины въ своей колоннів, въ такое смутное и тяжелое для отряда время), что генералъ Перовскій вынуждень быль, наконець, уступить и отдаль приказь судить часового полевымь военнымь судомь, въ 24 часа. Часовой быль приговорень къ смертной казни чрезь разстрівляніе, и приговорь этоть быль, на другой же день, надъ нимь исполнень, въ присутствіи всей 1-й колонны и при нівсколькихъ стахъ людей изъ другихъ колоннь, нарочито командированныхъ для присутствованія при смертной казни.

Случай этотъ вызвалъ сильный говоръ во всёхъ колоніяхъ... Всё обвиняли генерала Ціолковскаго въ безчеловечности и ненужной жестокости. Указывали на
то, что нужно снисходить къ нижнимъ чинамъ, безропотно, зачастую, замерзающимъ на часахъ; что, скорее
следовало бы генералу Ціолковскому установить более
правильную смену часовыхъ въ своей колонне, чемъ
внушать патрульнымъ унтеръ-офицерамъ, изъ ссыльныхъ поляковъ, похищать у измученныхъ и задремавшихъ часовыхъ ружья... что отрядъ далеко еще не дошелъ до Эмбы; а пока дойдетъ до Хивы, то этакъ, пожалуй, придется разстрёлять всёхъ тёхъ, кто не замерзнеть... и т. д.

Въ силу военной дисциплины, ропотъ этотъ или скорве, "говоръ", какъ называють его находящіеся и теперь въ живыхъ военные люди, участники похода, быль, конечно, тихій, сдержанный, и лишь теперь, спустя полввка, съдые ветераны похода, припоминая смертную казнь зырянина, разстръляннаго при 30-ти-градусномъ морозв, въ бълой непроглядной вьюгь, передавали мнъ понижая голосъ, что послъ этой казни "въ отрядъ былъ сильный говоръ"... И если-бы въ отрядъ не знали, кто истинный виновникъ ненужной жестокости, то "говоръ" могъ-бы разростись... И хотя Ціолковскій старался потомъ всячески выгородить себя изъ этого дъла, сва-

ливая назначеніе военно-полеваго суда на главноначальствующаго, но эта политика плохо удалась ему въ степи: шт.-капитанъ Никифоровъ, не стъсняясь, говорилъ съ офицерами въ слухъ о закулисной сторонъ всего этого несчастнаго дъла...

Теперь следуеть сказать несколько словь о личности начальника 1-й колонны генералъ-мајора Станислава Ціолковскаго. Онъ, по разсказамъ, попалъ въ Оренбургъ вскоръ послъ польскаго мятежа 1831 г., въ качествъ ссыльнаго полковника польскихъ войскъ, сильно скомпрометированный. Вскорф-же по прівздъ генерала Перовскаго въ Оренбургъ, полковникъ Ціолковскій съумълъ вкрасться къ новому военному губернатору въ такое довъріе, такъ заискать передъ нимъ и расположить его къ себъ, что походъ 1839 г. засталъ его командиромъ Башкирскаго войска, въ чинъ уже генералъ-мајора. Существуеть весьма основательное сведение, что государь Николай Павловичъ, прощаясь съ Перовскимъ въ началь 1839 г. въ Петербургъ и хорошо, повидимому, зная о томъ недобромъ вліяніи, какое имълъ Ціолковскій на молодого Оренбургскаго губернатора, настоятельно совътовалъ ему не допускать къ себъ этого ссыльнаго поляка \*). Тъмъ не менъе, Ціолковскій попалъ все-таки въ экспедицію и сталь, затвиь, злымъ геніемъ отряда и всего похода.

При самомъ выступленіи своемъ изъ Оренбурга, генералъ Ціолковскій отдалъ приказъ по своей колоннъ, чтобы навыючка верблюдовъ начиналась съ двухъ часовъ ночи, а въ походъ выступать не позже 6 или 7 часовъ утра; солдатамъ, слъдовательно, приходилось спать ночью не болъе 3½ часовъ, а большую часть ночи заниматься навыючкой верблюдовъ; затъмъ, выступать

<sup>\*)</sup> Подтвержденіе этого довелось слышать П. И. Бартеневу оть нокойнаго Даля и оть А. М. Жемчужникова, передававшаго это со отога своего дяди, В. А. Перовскаго.

въ походъ въ совершенной темнотъ (такъ какъ въ 6 и даже въ 7 часовъ утра въ ноябрв и декабрв, какъ извъстно, совсъмъ темно) и, вдобавокъ, усталыми уже и измученными, и идти въ потьмахъ, до наступленія разсвъта, болъе часу... Вслъдствіе этихъ порядковъ, въ колонив генерала Ціолковскаго начались сильныя заболъванія вижнихъ чиновь, а затьмъ появилась и смертность, такъ что въ одной его колонив умирало въ день почти столько-же, сколько во всвхъ остальныхъ трехъ колоннахъ. У него-же въ колоннъ, у перваго, начали падать верблюды... Усиленный падежъ верблюдовъ совпалъ какъ разъ съ смертною казнью зырянина, и все это, взятое вмъстъ, съ присоединениемъ ежедневныхъ разсказовъ о звърствъ и жестокостяхъ генерала Ціолковскаго, породило усиленный "говоръ" въ отрядъ, что "этоть полякъ отравливаеть верблюдовъ"... что онъ, будто бы, посылаеть, по ночамъ, своего деньщика, поляка-же Евтихія Сувчинскаго (вышедшаго впоследствіи въ люди), разбрасывать около лежащихъ верблюдовъ отравленныя хлъбныя пилюли... Это тяжкое обвинение, по нашему глубокому убъжденію, едва-ли справедливо. Генерала Ціолковскаго можно было обвинять въ другихъ преступленіяхъ, не менъе, пожалуй, серьезныхъ, но только не въ отравлении верблюдовъ: управляя, напримъръ, Башкирами, онъ сильно притесняль ихъ и наживался на ихъ счеть, вызывая противу себя постоянный ропоть и жалобы этихъ полудикихъ и довольно терпъливыхъ людей: незадолго до похода, онъ пріобрълъ, за безцънокъ, у тъхъ-же Башкиръ прекрасный участокъ земли, гдв и устроился помъщикомъ; теперь, во время похода, онъ умышленно изнурялъ людей своего отряда, доводя ихъ, прямо, до повальной смертности; при твлесныхъ наказаніяхъ, онъ часто наказываль солдать такъ жестоко, что они обыкновенно долго хворали въ походномъ лазаретъ послъ наказанія; онъ особенно мучиль и истязалъ заслуженныхъ солдатъ и унтеръ-офицеровъ, имъвшихъ извъстный серебряный крестъ за взятіе Варшавы; когда началась гибель отряда, то генералъ Ціолковскій былъ единственнымъ человъкомъ, не умъвшимъ или не желавшимъ скрыть своего злорадства... Но обвинять этого ужаснаго человъка въ отравленіи верблюдовъ, это, пожалуй, возможно было тогда, 60 лътъ назадъ, при той всеобщей ненависти, какую питали къ Ціолковскому въ отрядъ, но не теперь, когда забытъ и этотъ несчастный походъ, и когда почти всъ его участники спять непробуднымъ сномъ въ могилахъ.

Генераль Ціолковскій отлично, повидимому, зналъ о той ненависти, какую питають къ нему солдаты всего отряда вообще, а его колонны въ особенности. Съ наступленіемъ сумерекъ, онъ почти никогда не выходилъ изъ своей кибитки, а если и случалось, то въ сопровожденіи ординарца и въстового: онъ, видимо, боялся нападенія; кибитку его всю ночь сторожили двое часовыхъ, изъ числа лично ему извъстныхъ и имъ избираемыхъ солдать. Онъ особенно сталъ остороженъ послъ одной безчеловъчной расправы, учиненной имъ подъ самою уже Эмбою, надъ заслуженнымъ фельдфебелемъ Есыревымъ. Дъло это (какъ изложено оно въ имъющихся у меня отрывочныхъ запискахъ Г. Н. Зеленина) происходило такъ. Однажды, въ половинъ декабря, когда отрядъ быль уже подъ Эмбою, въ 6 часовъ утра, въ полной еще темнотъ, генералъ-мајоръ Цјолковскій обходилъ свою колонну въ сопровождении своего адъютанта и ординарца. Вьючка верблюдовъ, начинавшаяся, какъ и всегда, съ двухъ часовъ, почти уже кончилась, и всъ кибитки и джудамейки были затючены (упакованы въ тюки); лишь одна чья-то незатюченная джуламейка стояла въ сторонъ... Едва увидълъ ее генералъ Ціолковскій, какъ громко закричалъ:

— Чья это джуламейка? Какого быдла (скота)?!. Оказалось, что неубранная джуламейка принадлежала

Оказалось, что неубранная джуламейка принадлежала фельдфебелю Есыреву, который самъ находился при навьючить верблюдовъ, въ аріергардъ, чтобы присматривать тамъ за порядкомъ и торопить дъло навьючиванія съ такимъ разсчетомъ, дабы, по заведенному начальникомъ колонны порядку, выступить съ ночлега въ 6 часовъ. Но Есырева задержало въ аріергардъ что-то нежиданное, а находящійся при немъ въстовой не распорядился почему-то убирать джуламейку безъ хозяина; вотъ, желая успъть въ одномъ мъстъ и избавиться отъ наказанія за опозданіе при выступленіи, Есыревъ проштрафился въ другомъ... Ціолковскій приказалъ немедленно найти виновнаго и привести его предъ свои очи.

- Какъ ты смълъ оставить свою джуламейку не навыюченною, когда, давнымъ-давно, навыючена даже моя?! накинулся начальникъ колонны на несчастнаго фельдфебеля, едва тотъ появился предъ нимъ.
- Помилуйте, ваше превосходительство! Я не виновать: я находился въ аріергардѣ, при навьючкѣ тюковъ... сегодня въ ночь пало шесть верблюдовъ; надо было разобрать тюки и...
- Ты еще смъешь разсуждать, каналья! Не исполнять моихъ приказаній и оправдываться!.. Нагаекъ!! съ пъной у рта, тряся нижнею челюстью, закричалъ Ціолковскій.

Тотчасъ явились казаки, раздъли заслуженнаго, отбывшаго нъсколько камианій фельдфебеля Есырева почти до-нага, несмотря на 35-ти-градусный морозъ, оставивъ его буквально въ одной рубашкъ, положили на шинель, взяли за руки и за ноги, и началось истязаніе... Генераль Ціолковскій закурилъ сигару и сталъ ходить взадъ и впередъ... Когда два рослыхъ Оренбургскихъ казака, клеставшіе несчастнаго съ объихъ сторонъ толстыми, лошадиными нагайками, видимо измучились, то "человъкъ-звърь" приказалъ смънить ихъ новыми палачами поневолъ... Вся рубашка Есырева была исполосована въ клочья, взмокла и побагровъла отъ крови, а его все еще хлестали... Стала отлетать на снъгъ, мелкими кусками,

кожа несчастного мученика, а его продолжали истязать... Наконецъ, несмотря на свое кръпкое, почти атлетическое телосложение, Есыревъ совсемъ пересталъ даже вздрагивать твломъ и кричать, а сталъ лишь медленно зъвять, какъ зъваютъ иногда умирающіе... Взглядъ его большихъ голубыхъ глазъ совсемъ потухъ, и они какъбы выкатились изъ орбить... Прогуливаясь вблизи казни, чтобы, стоя на мъстъ, не озябнуть, Ціолковскій случайно взглянулъ въ это время ва Есырева - и приказалъ прекратить наказаніе. Несчастнаго, едва дышащаго фельдфебеля прикрыли снятою съ него ранве одеждой и отнесли замертво въ походный лазареть, на той шинели, на которой онъ лежалъ во время истязанія... По запискамъ подполковника Зеленина, Есыреву было дано болъе 250 нагаекъ; между тъмъ, какъ за самыя тяжкія уголовныя преступленія (напр., за отцеубійство) суровые законы того времени присуждали виновныхъ лишь къ 101 удару кнутомъ. Фельдфебель Степанъ Есыревъ поступиль на службу изъ мъщанъ города Углича, служилъ затемъ въ войскахъ, расположенныхъ въ Царствъ Польскомъ, участвовалъ въ штурмъ Варшавы и быль произведень за это въ унтеръ-офицеры; при укомплектованіи, передъ Хивинскимъ походомъ, Оренбургскихъ линейныхъ баталіоновъ, Есыревъ, въ числъ лучшихъ унтеръ-офицеровъ, былъ переведенъ въ 5-й линейный баталіонъ, расположенный въ г. Верхнеуральскъ и тамъ назначенъ фельдфебелемъ; "ростомъ былъ очень высокій, бравый и дородный мужъ" (по запискамъ Г. Н. Зеленина).

Ко всеобщему изумленю, фельдфебель Есыревъ остался живъ; онъ пролежалъ лишь болъе шести недъль въ лазаретъ. На его счастье, отрядъ былъ, въ это время, въ нъсколькихъ всего переходахъ отъ Эмбенскаго укръпленія; по прибытіи туда, несчастнаго положили въ настоящій уже лазареть, въ теплыя комнаты, и тамъ, благодаря хорошему уходу и всеобщей забот-

навьючкѣ верблюдовъ, въ аріергардѣ, чтобы присматривать тамъ за порядкомъ и торопить дѣло навьючиванія съ такимъ разсчетомъ, дабы, по заведенному начальникомъ колонны порядку, выступить съ ночлега въ 6 часовъ. Но Есырева задержало въ аріергардѣ что-то неожиданное, а находящійся при немъ вѣстовой не распорядился почему-то убирать джуламейку безъ хозяина; и вотъ, желая успѣть въ одномъ мѣстѣ и избавиться отъ наказанія за опозданіе при выступленіи, Есыревъ проштрафился въ другомъ... Ціолковскій приказалъ немедленно найти виновнаго и привести его предъ свои очи.

- Какъ ты смълъ оставить свою джуламейку не навьюченною, когда, давнымъ-давно, навьючена даже моя?! — накинулся начальникъ колонны на несчастнаго фельдфебеля, едва тотъ появился предъ нимъ.
- Помилуйте, ваше превосходительство! Я не виновать: я находился въ аріергардъ, при навьючкъ тюковъ... сегодня въ ночь пало шесть верблюдовъ; надобыло разобрать тюки и...
- Ты еще смъешь разсуждать, каналья! Не исполнять моихъ приказаній и оправдываться!.. Нагаекъ!! съ пъной у рта, тряся нижнею челюстью, закричалъ Ціолковскій.

Тотчасъ явились казаки, раздѣли заслуженнаго, отбывшаго нѣсколько кампаній фельдфебеля Есырева почти до-нага, несмотря на 35-ти-градусный морозъ, оставивъ его буквально въ одной рубашкѣ, положили на шинель, взяли за руки и за ноги, и началось истязаніе... Генералъ Ціолковскій закурилъ сигару и сталъ ходить взадъ и впередъ... Когда два рослыхъ Оренбургскихъ казака, хлеставшіе несчастнаго съ объихъ сторонъ толстыми, лошадиными нагайками, видимо измучились, то "человъкъ-звърь" приказалъ смѣнить ихъ новыми палачами поневолѣ... Вся рубашка Есырева была исполосована въ клочья, взмокла и побагровѣла отъ крови, а его все еще хлестали... Стала отлетать на снѣгъ, мелкими кусками, Оренбургской губерній (чтобы изб'яжать службы въ линейныхъ баталіонахъ), выпадали не только обычные труды по ихъ спеціальному ділу, но и тяжелые физическіе-по уборк'в джуламейки, разведенію огня, и проч.; а чтобы убрать джуламейку или поставить ее, необходимо снять или поднять вверхъ главную кошму, а эта работа была подъ силу лишь четыремъ взрослымъ человъкамъ, а не тъмъ юнкерамъ, почти дътямъ, на которыхъ выпадало это занятіе. Спеціальные же труды топографовъ, во все время этого неудачнаго похода, ограничились выборомъ мъсть для ночлеговъ, затъмъ разстановкою жолонеровъ и указаніемъ каждой отдівльной части ея мъста въ каре. Офицеры, обыкновенно, выбирали лишь мъсто для ночлега колонны; разстановка же жалонеровъ и распредвление отдъльныхъ частей по ихъ мъстамъ - все это лежало на обязанностяхъ молодыхъ людей, такъ что по приходъ колонны на мъсто, имъ надо было работать еще болъе часа, пока, наконецъ, всв части и верблюды, перепутавшіеся походомъ, займуть свои мъста. При этомъ, всъ недовольные своими мъстами, т. е. попавшіе подъ вътеръ, вымещали, обыкновенно, свое эло на молодыхъ топографахъ, ругая ихъ, прямо въ глаза, неприличными словами; особенною грубостью въ этихъ случаяхъ выдавались казачьи офицеры, мало отличавшіеся, по своему образованію, отъ простыхъ казаковъ.

Этими трудами и ограничились всё занятія ученыхъ топографовъ въ экспедиціонномъ отрядё, такъ какъ съемокъ дёлать имъ не пришлось: мёстность до Эмбы и до Акъ-Булака была, какъ сказано выше, изслёдована еще лётомъ, полковникомъ Гекке, а дальше Акъ-Булака или Чушка-Куля, отряду не суждено было двинуться...

Въ находящихся у меня запискахъ Г. Н. Зеленинаимъвшаго въ то время всего 19 лътъ, страданія моло дыхъ топографовъ изложены такъ правдиво и естественно, что я позволю себѣ здѣсь нѣсколько остановиться.

Разставивъ колонну на ночлегъ, измучившись и наслушавшись вдоволь ругательствъ и оскорбленій, молодые люди приходили, наконецъ, къ своей джуламейвсь и принимались за устройство для себя ночлега, такъ какъ ихъ начальникъ и компаніонъ по джуламейкъ, офицеръ, уходилъ обыкновенно на вечеръ ночевать къ кому-нибудь изъ знакомыхъ офицеровъ, у которыхъ давно уже раскинута была кибитка. Топографы разгребали прежде всего снъгъ и кое-какъ ставили джуламейку. Складныхъ желъзныхъ кроватей, заведенныхъ для похода, по настоянію генерала Перовскаго, ръшительно всеми офицерами \*), у молодыхъ людей не было, и имъ приходилось спать прямо на снъгу, подостлавъ лишь подъ себя кошмы, спать не раздъваясь, во всей той одеждъ и обуви, въ которыхъ они шли походомъ, днемъ; у нихъ даже "силъ не хватало, чтобы очисгить сныгь до земли, потому что изнемогали отъ усталости, а снъгу было навесено много". Кое-какъ кипятили воду и устраивали чай; затъмъ, спъшили улечься на отдыхъ, накрываясь сверху саксачьимъ тулупомъ. Но морозъ бралъ свое, и ноги, обутыя въ теплые чулки, кошемныя (войлочныя) валенки и, затвмъ, въ кожаные сапоги для удобства ходьбы дорогою, все-таки зябли ночью такъ сильно, особенно въ морозы болъе 30°. что приходилось вскакивать съ постели и бъгать вокругъ джуламейки, чтобы разограть ихъ; это нужно было продълывать въ продолжение ночи нъсколько разъ. То же самое дълали и остальные топографы и всв офицеры, такъ что ко многимъ другимъ лишеніямъ и страданіямъ похода прибавлялась еще и безсонница. Иногда въ джу-

<sup>\*)</sup> Предполагалось, конечно, быть въ Хивъ и возвращаться изъ нея лътомъ, когда въ степи имъются скорпіоны и тарантулы, гораздо легче могущіе укусить людей, спящихъ на полу, чъмъ на кроватяхъ.

ламейку молодыхъ топографовъ приходилъ ночевать денщикъ начальствовавшаго надъ ними офицера и Киргизъ, приставленный къ ихъ верблюдамъ. Молодыхъ людей сильно удивляло то обстоятельство, что Киргизъ спитъ мертвымъ сномъ всю ночь и ни разу не вскочитъ погрѣться, хотя спитъ въ однихъ суконныхъ онучахъ и одѣтъ, вообще, менѣе тепло, чѣмъ они. Рѣшили спросить объ этомъ Киргиза. Тотъ разсмѣялся, да и говоритъ:

- У васъ всегда будуть ноги зябнуть...
- Да почему же это?—сталъ спрашивать Георгій Николаевичъ.
- Воть почему,—отвѣчалъ киргизъ.—Если вы не будете снимать съ ногъ, на ночь, кожаные сапоги, то вамъ не будетъ тепло: сапоги ваши днемъ, во время нохода, промерзаютъ насквозь, отъ нихъ и ногамъ холодно; а вы оставайтесь на ночь въ однихъ войлочныхъ сапогахъ, будете спать крѣпко и спокойно.

Въ слъдующую же ночь топографы исполнили совъть киргиза, сняли кожаные сапоги, а ноги, обутыя въ кошемные, мягкіе сапоги окутали шубой и кръпко проспали всю ночь, и ноги у нихъ не озябли. О своемъ открытіе молодые люди сообщили Рейхенбергу, и тоть сталъ дълать то же самое.

Болѣе всѣхъ страдали ночью отъ кожаной обуви солдаты, которымъ воспрещалось разуваться въ предположении тревоги: намучившись отъ ходьбы по снѣговой пустынѣ, солдаты засыпали крѣпкимъ сномъ, а на утро оказывалось, что у нихъ были озноблены ноги... Начинался скорбуть, появлялись на ногахъ раны, а затѣмъ ноги сводило, и въ концѣ-концовъ отъ изнуренія, постояннаго холода и нахожденія въ лазаретномъ сквозномъ фургонѣ, больные умирали... Большая часть солдать своднаго дивизіона Уфимскаго полка погибли именно такимъ образомъ. "Только Всевышній Создатель, располагающій жизнью человѣка, не допустилъ

насъ до погибели! Въроятно, отцы и матери наши усердно молились въ это время за наше спасеніе!.."— говорить Георгій Николаевичъ Зеленинъ въ томъ мъсть своихъ записокъ, гдъ приводятся бъдствія отряда отъ стужи, во время ночлеговъ.

Бълья солдаты не мъняли вовсе; и воть, если имъ удавалось достать гдъ-нибудь хоть немножко топлива, то огонь обыкновенно разводили въ серединъ джуламейки. Обсядуть солдаты на корточкахъ, вокругъ огня, и когда онъ разгорится, то начинають одинъ по одному снимать съ себя сорочки и держать ихъ передъ пыломъ, поворачивая во всъ стороны; когда огонь порядочно нагръетъ рубашку, то ее слегка потряхиваютъ, и въ это время въ костеръ сыплятся насъкомые, производя своеобразный трескъ и запахъ... А въ это же время, на огнъ стоятъ солдатскіе котелки, манерки, а у кого и чайники, и снъгъ превращается въ горячую воду, въ которой размачиваются куски закорузлыхъ и затхлыхъ черныхъ сухарей, замъняющихъ иногда и объдъ, и ужинъ.

А вотъ, напримъръ, какъ раздавали солдатамъ отряда порціи "спирту". Когда фельдфебель получить его на роту, то сначала отнесеть его къ ротному командиру, который отольеть себъ часть цъльнаго спирта и подълиться имъ съ субалтернъ-офицерами; затъмъ, фельдфебель приказываетъ принести этотъ спиртъ въ свою джуламейку, отдълить часть себъ, а также и всъмъ капральнымъ унтеръ-офицерамъ; потомъ уже позоветъ артельщика, тотъ разбавитъ оставшееся количество спирта теплою водою и эту смъсь выдають каждому солдату "по чаркъ".

Точно также дълилось и топливо, добываемое за Бишъ-Тамакомъ исключительно солдатскими руками, изъ мерзлой земли. Вырытые коренья степныхъ травъ попадали, какъ и спиртъ, сначала къ начальству, а затъмъ уже въ джуламейки солдатиковъ. Когда въ воскресные и праздничные дни раздавали на роты мясо и приказывали солдатамъ готовить себъ горячую пищу, то котелъ не могъ вскипъть болъе одного, много двухъ разъ, мясо не уваривалось, и въ такомъ полусыромъ видъ поглощалось солдатскими желудками... Появилась дизентерія... заболъвающіе отправлялись въ ледяные фургоны, а оттуда въ землю.

Вотъ такимъ-то порядкомъ, въ декабрѣ 1839 г., шелъ несчастный отрядъ русскихъ войскъ по безконечной степи, въ тридцати-градусные морозы, среди леденящихъ бурановъ, по колѣно въ снѣгу, безъ теплой одежды и горячей пищи, оставляя за собою роковой страшный слѣдъ—въ видѣ невысокихъ снѣговыхъ колмовъ-могилъ надъ умершими людьми и круглыхъ горокъ нанесеннаго метелями снѣга надъ павшими верблюдами!..

19-го декабря отрядъ достигъ, наконецъ, Эмбенскаго укръпленія; употребивъ на этотъ переходъ (отъ Оренбурга до Эмбы) 34 дня. Между тъмъ разсчитывали, что это пространство, около 500 верстъ, будетъ пройдено не болъе, какъ дней въ 15-ть!

Какой страдальческій и, по истинъ, героическій быль этоть переходь, можно судить уже по одному тому, что изъ всьхъ 34-хъ дней похода до Эмбы было лишь 15-ть безъ бурановъ и только 13 дней, когда морозъ быль ниже 20°. Обиліє же снъга было такъ велико, что положительно всь овраги, даже самые глубокіе, были занесены имъ до верху, такъ что приходилось употреблять самыя невъроятныя усилія, чтобы перевести черезъ такіе овраги тысячи верблюдовъ и лошадей съ ихъ выоками и колесными фурами... А чтобы переправлять черезъ эти снъговыя бездны пушки, приходилось накладывать поверхъ снъга понтонные мосты и по нимъ уже перевозить орудія...

## VII.

Положеніе генерала В. А. Перовскаго во время похода.—Дъйствія Хивинскаго хана Алла-Кулла и высланный имъ двухъ-тысячный отрядъ туркменъ-іомудовъ.—Неудачная атака хивинцами Чушка-Кульскаго укръпленія.—Убійство нашего почтальона-киргиза.— Гибель хивинцевъ отъ морозовъ и бурановъ.—Отдыхъ отряда въ Эмбенскомъ укръпленіи.—Отчаяніе главноначальствующаго.—Разговоръ солдать, спасшій генерала Перовскаго.—Двъ партіи въ отрядъ.—Приказъ о сформированіи особой колонны и о выступленіи на Чушка-Кулль.—Прибытіе на Эмбу султана Айчувакова.

Страдали въ отрядъ всъ, конечно. Но былъ въ немъ одинъ человъкъ, страданія котораго были гораздо болве мучительны: это быль главный начальникъ всей экспедиціи генералъ-адъютанть В. А. Перовскій... Онъ хорошо зналъ и понималъ, что вся неудача похода ляжеть на него одного; что не любившій его военный министръ поставить ему на видъ и на счетъ все: и гибель людей, и потраченныя на походъ крупныя суммы денегъ, и ту потерю послъдняго вліянія нашего въ Хивъ, которое могло существовать до этого несчастнаго предпріятія... Были и другія опасенія и мысли, увеличивавшія страданія Перовскаго: онъ помнилъ, что взяль экспедицію предъ Государемъ на свою личную отвътственность... Нечего и говорить, конечно, что его могло мучить и оскорбленное самолюбіе, и то злорадство, которое онъ сталъ уже замъчать здъсь, въ степи, со стороны, напримъръ. генерала Ціолковскаго, выражавшагося въ кругу своихъ приближенныхъ прямо словами басни, что синица-де моря не зажгла...

До похода на Хиву, губернаторъ Перовскій прослужиль въ Оренбургъ шесть лъть, и за это время его успъли узнать близко и хорошо. Всъ увидъли, что подъ наружною суровостью и холоднымъ, какъ бы отталкивающимъ взглядомъ таилася добрая душа человъка, не утратившаго еще въру въ людей, способнаго любить ихъ и довърять имъ. Имъя обширныя

полномочія и права командира отдільнаго корпуса въ военное время, В. А. Перовскій крайне неохотно предаваль суду служащихь, какъ военныхь, такъ и гражданскихъ чиновниковъ, и положительно отказывался утверждать смертные приговоры, къ которымъ присуждали имогда солдать полевые военные суды \*).

Изъ Оренбурга генералъ-адъютантъ Перовскій вывхалъ въ походъ при 4 колонив, верхомъ. Всв полагали тогда, что онъ пересядеть вскорт же въ свой экинажъ, следовавний за колонною. Но вышло иначе. Отъ самаго Оренбурга вплоть до Эмбы, на разстояніи 500 версть, главноначальствующій вхаль верхомъ, выступая съ колонною одновременно, когда начинало разсвътать, и слъзая съ коня лишь тогда, когда останавливалась и колонна на привалахъ и ночлегахъ. Въ утреннемъ полусвъть часто видъли генерала верхомъ на бълой, а иногда на сфрой лошади, Вдущаго позади колонны, шагомъ, съ опущенною, по привычкъ, головою на грудь... Въ 11 часовъ, ежедневно, генералъ Перовскій начиналъ объважать всв колонны, здороваясь, на походв, съ людьми и оглядывая ихъ; въ этихъ объездахъ его сопровождалъ лишь одинъ казакъ. Линія отряда, состоявшая изъ 4-хъ колоннъ, растягивалась, обыкновенно, на 8 и болъе версть; темъ не мене, несмотря ни на какую погоду и морозъ, главноначальствующій объезжаль всю эту линію два раза-оть 4-й колонны до 1-й и обратно. Часто, ночью, главноначальствующій самъ повфряль исправность цепи и бдительность часовыхъ, особенно съ того времени, когда узнали, что въ степи рекогносцируеть двухъ-тысячный конный отрядъ хивинцевъ. Однажды,

<sup>\*)</sup> Исключеніемъ было лишь одно дѣло—объ убійствѣ трема нижними чинами, съ цѣлью ограбленія, коменданта Орской крѣпости полковника Недоброва; всѣ трое убійцъ были приговорены полевымъ военнымъ судомъ къ смертной казни; Перовскій утвердиль этотъ приговоръ, и виновные были разстрѣляны: одинъ въ Оренбургъ, другой въ Орскъ и третій въ Верхне-Уральскъ.

въ ночь подъ 22 декабря, на Эмбъ, генералъ едва не быль заколоть часовымь: ему какъ-то удалось, въ одиночку, провхать за цвпь, обманувъ бдительность часового въ одномъ мъсть; но когда онъ возвращался обратно, быль замъчень и желаль провхать чрезъ цвпь насильно, то часовой, послъ троекратнаго приказанія стой!" взмахнуль уже штыкомъ, и только во время произнесенный пароль спасъ Перовскаго отъ новой раны. Когда начались бъдствія отряда и стали, затъмъ, прогрессивно увеличиваться, генералъ-адъютантъ Перовскій сталъ ръже и ръже объезжать колонны; его красивая голова стала, какъ казалось всвиъ, опускаться все ниже и ниже, а взглядъ становился еще болже суровымъ и строгимъ... Такимъ образомъ, не слъзая съ коня, довхалъ главный начальникъ до Эмбы; но затъмъ, въ дальнъйшемъ походъ отряда, его никто не видълъ на лошади: онъ вхалъ въ зимнемъ возкв, видимо сталъ избъгать встръчъ съ людьми и всячески старался быть незамъченнымъ...

Когда отрядъ пришелъ въ Эмбенское укръпленіе, то здесь узнали, что Хивинскій ханъ Алла-Куль, осведомившись отъ своихъ подданныхъ, занимавшихся торговлею въ Оренбургъ, что русскіе собираются идти на Хиву и выстроили уже для этой цели, по дороге на Усть-Уртъ, два укръпленія, отобраль болюе двухъ тысячъ испытанныхъ и кръпкихъ джигитовъ (батырей) изъ племени туркменъ-іомудовъ, и велёлъ имъ ёхать на самыхъ лучшихъ лошадяхъ, а грузнымъ всадникамъ одвуконь, безъ всякихъ запасовъ, даже безъ джуламеекъ, ъхать быстро и не останавливаясь, стараясь достигнуть какъ можно скорве до русскихъ укрвиленій, пока не подошель къ нимъ главный отрядъ, идущій съ Перовскимъ изъ Оренбурга; взять, пользуясь малочисленностью гарнизоновъ, оба укръпленія (Чушка-Кульское и Эмбенское), перебить всвхъ русскихъ до последняго человека,

а ихъ отрѣзанныя головы, въ видѣ трофеевъ, выслать въ Хиву; затѣмъ идти навстрѣчу главному отряду, слѣдовать по его пятамъ, безпокоя людей днемъ и ночью, и, если можно, сдѣлать на него, въ самую темную и бурную ночь, отчаяннѣйшее нападеніе въ рукопашную. Начальствовать этимъ отборнымъ отрядомъ вызвался самъ Кушь-Беги (военный министръ), который пообѣщалъ хану привести въ Хиву людей обоихъ гарнизоновъ (изъ Чушка-Куля и Эмбы) живьемъ, для смертныхъ казней въ самой Хивъ.

Хивинцы могли исполнить только начало этого грознаго приказа. Они быстро добрались до перваго, стоявшаго на ихъ пути, Чушка-Кульскаго укръпленія. 18-го декабря напали на него, но были самымъ позорнымъ образомъ отбиты и прогнаны, потерявъ болже десяти человъкъ убитыми, трупы которыхъ такъ и лежали подъ укръпленіемъ на снъгу всю зиму. Въ укръпленіи, въ это время, было на лицо: адоровыхъ 130 человъкъ и больныхъ 164 человъка, которые тоже взялись кое-какъ за оружіе. Команду принялъ на себя горный инженеръ Ковалевскій, случайно попавшій за три дня передъ этимъ въ Чушка-Куль и оказавшійся старшимъ въ чинъ; помощникомъ его былъ поручикъ Гернгросъ. Хивинцы дълали четыре отчаянныя аттаки и были отбиты единственно при помощи пушекъ: громъ выстръловъ и свистящая картечь производили въ ихъ рядахъ пан ическій страхъ котораго они не могли преодолъть, несмотря на всю свою храбрость. Ружей они не особенно боялись, такъ какъ имъли и свои фитильныя, стрълявшія съ подставокъ, которыя, однако, попадали иногда довольно далеко и мътко. Отбитые отъ Чушка-Куля, хивинцы направились на Эмбенское укръпленіе. По дорогь, въ нъсколькихъ верстахъ отъ Акъ-Булака, они встрътили нашего киргиза, вхавшаго съ почтой изъ Эмбы въ Чушка-Куль; на этомъ несчастномъ своемъ единовърцъ разбойники и выместили всю влобу: обыскавъ его, они нашли пакеты съ

печатями... улика, следовательно, была на лицо... Узнано было впоследствіи, отъ нашихъ пленныхъ, возвращенныхъ изъ Хивы, и потомъ въ самой Хиве \*), что киргиза этого хивинцы подвергли самымъ ужаснымъ истязаніямъ и мукамъ и, въ конце, разрубили его пополамъ, поперекъ живота, и поставили въ снегъ съ двухъ сторонъ степной тропы, такъ что ноги съ половиною живота стояли и замерзли въ снегу особо, а верхняя часть туловища вкопана въ снегъ отдельно; ротъ несчастнаго былъ набить мелкими кусочками изорванныхъ бумагъ везенной почты и сургучными печатями отъ конвертовъ...

Эга конная партія хивинцевъ им'вла съ нашими войсками, позже, еще одно дівло, о которомъ будеть говорено ниже; теперь же слъдуеть сказать, что домой въ Хиву, въ свои аулы, изъ этихъ двухъ тысячъ отборныхъ всадниковъ вернулось лишь 700 съ чъмъ-то человъкъ всв остальные погибли въ степи, между Чушка-Кулемъ и Эмбенскимъ укръпленіемъ и на Усть-Урть отъ страшныхъ въ ту зиму морозовъ и бурановъ; гибли также отъ изнуренія, всл'вдствіе отсутствія пищи, а главное потому, что не взяли съ собою джуламеекъ, могущихъ защитить ихъ, хотя отчасти, отъ морозовъ и степныхъ мятелей: ханъ такъ торопилъ ихъ выступленіемъ и маршемъ, что не позволилъ взять даже верблюдовъ, на которыхъ можно бы было навыючить эти джуламейки. Необыкновенная суровость зимы 1839-40 года сохранилась въ памяти у у хивинцевъ надолго: Сергъй-Ага разсказывалъ, въ

<sup>\*)</sup> Въ 1842 году было отправлено изъ Оренбурга въ Хиву особаго рода посольство съ полковникомъ Данилевскимъ во главъ; и вотъ тогда-то, живя цълое лъто въ Хивъ, наши офицеры и узнали приводимыя въ настоящей статъъ подробности о событіяхъ 1839 года, поскольку эти событія касались хивинцевъ и неудачныхъ дъйствій ихъ двухъ-тысячнаго коннаго отряда. Обо всемъ этомъ разсказываль офицерамъ нъкто Сергъй-Ага, бывшій фейерверкеръ, дезертиръ съ Кавказа, очень любимый ханомъ.

1842 году, нашимъ офицерамъ, что въ хивинскихъ оазисахъ померзли въ ту зиму корни виноградныхъ лозъ, а въ самой Хивъ погибли ръшительно всъ молодые телята и ягнята и даже часть новорожденныхъ верблюжатъ.

Эмбенское украпленіе, куда пришель 19-го декабря несчастный экспедиціонный отрядъ, было построено на правой сторонъ ръчки Аты-Якши, невдалекъ отъ ея впаденія въ Эмбу; кругомъ, на далекое разстояніе, была плоская равнина. И вотъ, на этой-то равнинъ, вблизи самаго украпленія, и расположились въ раскинутыхъ джуламейкахъ всв четыре колонны. Больныхъ изъ всвхъ колоннъ тотчасъ же положили въ Эмбенскій госпиталь, устроенный въ теплыхъ и хорошо освъщаемыхъ землянкахъ изъ воздушнаго кирпича \*), и они стали понемногу поправляться. Гарнизонъ жилъ тоже въ хорошо устроенныхъ землянкахъ, освъщаемыхъ сверху, гдъ горизонтально, наравив почти съ крышею, лежали оконныя рамы. Въ такихъ точно землянкахъ помъщались въ укръпленіи солдатскія кухни и хлібопекарни; пришедшіе солдаты, съ особымъ удовольствіемъ, лакомились теперь печенымъ чернымъ хлъбомъ, котораго не пробовали болъе мъсяца... Всъ нижніе чины всъхъ четырехъ колоннъходили, чередуясь, объдать и ужинать на кухни, въ теплыя землянки, и туть два раза въ день вполнъ отогръвались. Уцълъвшія лошади и верблюды тоже вздохнули здъсь свободно; такъ какъ съна и овса заготовлено былоздесь въ достаточномъ количестве, то лошадямъ стали отпускать по 4 гарица овса въ день и по 10 фунтовъ свна; верблюдамъ тоже давали свна и бурьяну вдоволь, и они, какъ и лошади же, стали отдыхать и поправляться -

<sup>\*)</sup> Изъ такого воздушнаго кирпича (смъсь глины, земли и навоза) строятся иногда въ Оренбургской губерніи, за неимъніемъ лъса, крестьянскія избы.

Отрядъ простоялъ, такимъ образомъ, въ Эмбенскомъ укръпленіи болье двухъ недвль, отдыхая и собираясь съ силами для дальнъйшаго похода—впередъ или назадъ, все равно: всв сознавали лишь одно, что, не будь на дорогь этого теплаго укръпленія съ его теплыми землянками, печенымъ хльбомъ и горячею пищей, погибъ бы въ этихъ снъговыхъ пустыняхъ весь отрядъ, до послъдняго человъка...

Но главнокомандующій отрядомъ, генералъ-адъютанть Перовскій созналь уже и въ душ'в рішиль, что экспедиція не достигнеть нам'вченной ею цізли, что она закончена; что идти впередъ и разсчитывать взять Хиву съ ничтожнымъ остаткомъ отряда немыслимо, что можно лишь и должно идти назадъ... Къ этому тяжелому ръшенію генералъ Перовскій пришель окончательно всл'ядствіе сділанной, по приході уже на Эмбу, рекогносцировки въ сторону Чушка-Кульскаго укръпленія, Предполагалось, что чемъ дальше къ югу, темъ снегу будеть меньше; между твмъ оказалось, что снъгъ въ сторону Чушка-Куля былъ также глубокъ, какъ и на пройденномъ пространствъ. Это извъстіе поразило, какъ громомъ, весь отрядъ и болве всего, конечно, опечалило генерала Перовскаго; онъ вдругъ сильно затосковалъ, осунулся и исхудаль въ какіе-нибудь два-три дня до неузнаваемости, совсёмъ пересталъ выходить изъ своей кибитки и не принималъ ръшительно никого, кромъ штабсъ-капитана Никифорова... Въ душъ генералъ-адъютантъ Перовскій сознаваль, конечно, что онъ-главный виновникъ того факта, что экспедиція состоялась; что въ гибели нъсколькихъ тысячъ людей виноватъ всетаки онъ, творецъ экспедиціи и главный руководитель всего этого несчастнаго похода... Онъ это сознавалъ-и вследствіе этого страшно мучился и страдаль нравственно... Болъе всего Перовскаго мучила мысль, что этотъ неудачный походъ и его имя стануть предметомъ насмъщекъ всей Европы, что походъ "осрамилъ Россію",

что отрядъ деморализованъ, что офицеры и солдаты упали духомъ, что всё его проклинаютъ и ненавидятъ... И воть, какъ только ему въ голову попали эти несчастныя мысли, въ душё его созрело какое-то роковое репеніе: онъ, подъ разными предлогами, пересталъ принимать пищу...

Но промыселъ Божій и туть пришель на помощь къ изнеможенному духомъ человъку — въ лицъ легендарнаго чудо-богатыря, русскаго солдата. Однажды, поздно вечеромъ, выйдя изъ своей кибитки и проходя джуламейками 4-й колонны, онъ услышаль въ одной изъ нихъ разговоръ о настоящемъ положени отряда и свое имя... Перовскій невольно остановился и сталъ прислушиваться... Говорилъ кто-то поучительнымъ, докторальнымъ тономъ: очевидно унтеръ или, быть можетъ, самъ капралъ...

- Все это не бѣда! (говорилъ голосъ): морозы стали полегче, бурановъ совсѣмъ нѣтъ... кашица горячая есть. А вотъ плохо: самъ-то онъ, орелъ-то нашъ черноокій, захирѣлъ... вотъ это, братцы, такъ бѣда!..
- Мы вчерась, узнавали потихоньку (отвъчалъ вполголоса другой солдатикъ): отъ пищи, сказывають, отсталъ—не ъстъ, не пьетъ ничего и никого до себя не допущаетъ...
- Да-а-а, воть это бѣда!.. повториль опять первый солдать упавшимъ голосомъ, и громко вздохнулъ при этомъ:—Коли самъ помреть, пропадутъ тогда и наши головушки!..

Генералъ Перовскій, какъ онь самъ передаваль объ этомъ въ тоть же вечеръ штабсь-капитану Никифорову, набожно перекрестился три раза, и бодрый, веселый, быстро направился въ свою кибитку... Здѣсь онъ тотчасъ же послалъ за Никифоровымъ... Когда тотъ пришелъ, генералъ сталъ подробно разспрашивать его о положеніи отряда, а главное, о нравственномъ духѣ офицеровъ и солдатъ. Штабсъ-капитанъ Никифоровъ не

скрыль ничего и откровенно доложиль главноначальствующему, что въ отрядъ, среди офицеровъ, образовались собственно двъ партіи: одна, во главъ которой стоить генераль-маіоръ Ціолковскій, доказываеть необходимость немедленнаго отступленія и срытія укръпленій; другая же партія, съ генераль-маіоромъ Молоствовымъ, напротивъ, указываеть на то, что отрядъ прошелъ всего лишь одну треть пути, что возвратиться обратно въ Оренбургъ ни съ чъмъ, не изслъдовавъ даже Усть-Урта—"дюло будетъ постыдное для русскаго человъка" и останется неизгладимымъ пятномъ въ исторіи походовъ русскихъ войскъ... "что нужно испытать все до послюдней крайности, и если окажется, что идти дальше невозможно, тогда только возбратиться обратно"...

Генералъ Перовскій крѣпко поцѣловалъ Никифорова и передаль ему разговоръ солдать въ джуламейкѣ 4-й колонны. Затѣмъ, въ тоть же вечеръ, былъ составленъ и отданъ по отряду приказъ о сформированіи "отдѣльной колонны", которая должна была отправиться къ Чушка-Кульскому укрѣпленію, за 170 верстъ, и, дойдя туда, выслать отъ себя особую рекогносцировочную партію для выбора и изслѣдованія болѣе удобнаго подъема на Усть-Урть—и затѣмъ ожидать въ укрѣпленіи прибытія главноначальствующаго и дальнѣйшихъ, сообразно обстоятельствамъ, распоряженій.

На другой день весь отрядъ встрепенулся и зашевелился, и загудѣлъ, словно сильный рой пчелъ, согрѣтый лучами весенняго теплаго солнца... Честь отряда была спасена; всѣ бѣдствія похода забыты разомъ!..

Къ вечеру того же дня, "явился въ отрядъ на поклонъ" родоначальникъ киргизовъ назаровцевъ, султанъ Айчуваковъ, съ сотней Кайсаковъ, при нъсколькихъ стахъ верблюдовъ, которые и были у него тутъ же наняты.

## VIII.

Загадочная бользнь генерала Молоствова.—Обострившіяся отношенія генераловь Перовскаго и Ціолковскаго.—Отказъ киргизовъ-верблюдовожатыхъ слѣдовать съ отрядомъ.—Разстрѣляніе трехъ киргизовъ.—Недобрыя въсти изъ Чушка-Кульскаго укрѣпленія.—Отправка туда роты и сотни казаковъ.—Нападеніе двухъ тысячъ конныхъ хивинцевъ.—Барабанщикъ, спасшій отрядъ.—Бой съ хивинцами.—Отбитіе атакъ.—Отступленіе хивинцевъ.—Сожженіе нашего плѣннаго солдата.—Награды.

Въ то время, когда формированіе "отдѣльной колонны" \*) подвигалось уже къ концу и опредѣленъ былъ день ея выступленія, заболѣлъ, совершенно неожиданно и безпричинно, генералъ-маіоръ Молоствовъ, назначенный начальникомъ этой колонны. Въ отрядѣ стали ходить весьма странные слухи о причинахъ внезапной болѣзни очень любимаго солдатами генерала... къ его болѣзни стали примѣшивать имя генералъ-маіора Ціолковскаго. Но этому тяжкому обвиненію вѣрили лишь немногіе, и оно всего болѣе создано было, повидимому, тою ненавистью, которую питали въ отрядѣ къ этому ужасному человѣку. Извѣстно было лишь одно, что генералъ Молоствовъ заболѣлъ тотчасъ же, какъ только вернулся въ свою кибитку отъ генерала Ціолковскаго, у котораго онъ пилъ кофе.

Отношенія главноначальствующаго къ генералъ-маіору Ціолковскому были въ это время крайне обострены:

<sup>\*)</sup> Здѣсь слѣдуетъ оговориться, въ виду довольно крупнаго разнорѣчія, при опредѣленіи числа колоннъ, вышедшихъ изъ Эмбенскаго укрѣпленія къ Чушка-Кулю. Въ однихъ оффиціальныхъ сообщеніяхъ упоминается о нъскольнихъ колоннахъ, въ другихъ говорится лишь о двухъ колоннахъ (генерала Ціолковскаго и полковника Гекке), въ запискахъ же у меня имѣющихся и въ частныхъ письмахъ говорисся лишь объ одной колоннъ, и это послѣднее сообщеніе является, повидимому, болѣе вѣроятнымъ и правдоподобнымъ, такъ какъ, разъ мысль идти на Хиву была оставлена, то не было слѣдовательно и надобности высылать изъ Эмбы къ Чушка-Кулю, для изслѣдованія подъема на Усть-Уртъ нъсколько отрядовъ.

уволенный за звърское обращение съ нижними чинами оть должности начальника 1-й колонны, Ціолковскій, понятно, питалъ въ душъ большую злобу противъ генерала Перовскаго, а этоть, въ свою очередь, узнавъ отъ штабсъ-капитана Никифорова-какую "цартію" сформировалъ вокругъ себя въ отрядв опальный генералъ, давшій совъть идти въ Хиву зимою, не могъ, конечно, чувствовать къ нему за все это особой пріязни... Но случилось, однако, такъ, что, когда заболълъ Молоствовъ, старшимъ въ отрядъ, послъ генералъ-адъютанта Перовскаго, очутился генералъ-мајоръ Ціолковскій, такъ какъ генералъ-лейтенанть Толмачевъ заболъль еще раньше и ъхалъ въ возкъ, отъ самаго урочища Бишъ-Тамакъ, не владъя простуженными ногами. Согласно принятымъ правиламъ, Ціолковскаго никакъ нельзя было обойти, тъмъ болъе теперь, когда, вслъдствіе неудачъ, главноначальствующій сознаваль, что его престижь въ Петербургъ поколебленъ... И вотъ, скръпя сердце и подавляя свое личное неудовольствіе, Перовскій, прикавомъ по отряду отъ 9-го января 1840 г., назначилъ начальникомъ "отдъльной колонны" Ціолковскаго.

Второе непріятное обстоятельство случилось въ отрядѣ 31-го декабря, всего за день до выступленія отдѣльной колонны изъ Эмбенскаго укрѣлленія къ Чушка-Кулю. Ночью нѣсколько десятковъ киргизовъ, которые должны были идти съ этою колонною, сговорились и ушли тихонько изъ отряда въ степь, въ свои аулы, вмѣстѣ съ принадлежащими имъ верблюдами. Когда доложено было объ этомъ происшествіи главноначальствующему, онъ велѣлъ собрать всѣхъ верблюдовожатыхъ, самъ вышелъ къ нимъ и объявилъ, чтобы никто изъ нихъ не смѣлъ, впредь, уходить изъ отряда самовольно, что они наняты по условію на весь походъ, до его окончанія, и поэтому не имѣютъ права оставлять отрядъ; что они подданные русскаго Государя и должны послужить ему въ это тяжелое время, а не измѣнять,

бросая отрядъ на произволь судьбы; что если кто-нибудь изъ нихъ позволить себъ самовольно и тайно уйти, то генералъ прикажетъ нагнать ослушниковъ и съ ними будеть поступлено по законамъ военнаго времени.

Едва переводчикъ успълъ передать киргизамъ слова генерала, какъ они всв въ одинъ голосъ закричали: "бармасъ! бармасъ!!" т. е. не пойдемъ... и затъмъ заявили, что у нихъ и безъ того уже пала половина верблюдовъ, а въ дальнъйшемъ походъ они всъ передохнуть, а они, киргизы, не увърены, исполнять-ли русскіе свое объщаніе-заплатять ли за павшихъ верблюдовъ. На это генералъ объяснилъ имъ, что, согласно условію, плата за навшихъ должна быть произведена по возвращении отряда въ Оренбургъ, а не здёсь, въ степи, во время неоконченнаго еще похода. Но киргизы зашумъли еще громче и заявили окончательно, что дальше съ отрядомъ не пойдуть. Тогда генералъ Перовскій объявилъ имъ, что если они будутъ упорствовать, то онъ прикажеть всёхъ ихъ разстрёдять... Киргизы нисколько не испугались этой угрозы и заявили прямо, что если ихъ не отпустять, то они всв уйдуть изъ отряда самовольно. Генералъ еще разъ повторилъ имъ:-"Помните, я не шучу; васъ разстръляють!"...

На это киргизы спокойно, отвътили: "пусть разстръливаютъ; мы все таки не пойдемъ!.."

Настунилъ самый тяжелый и рѣшительный моменть... Кругомъ стояли начальники отдѣльныхъ частей, офицеры, солдаты... Всѣ отлично понимали, что если только киргизы приведутъ свое намѣреніе въ исполненіе и оставять отрядъ, то идти ни впередъ, ни назадъ нельзя уже будетъ: придется всѣмъ жить въ Эмбенскомъ укрѣпленіи до весны—то есть до того времени, когда наймутъ въ Оренбургѣ и вышлютъ къ отряду нѣсколько тысячъ новыхъ верблюдовъ.

Генераль Перовскій приказаль поставить столбъ,

вырыть яму и вызвать впередъ 12 человъкъ солдатъ съ заряженными ружьями. Черезъ пятнадцать минутъ все было готово... Тогда генералъ, сильно измънившись въ лицъ, спросилъ киргизовъ еще разъ:—Такъ не пойлете??.

Всв въ одинъ голосъ отвътили: "не пойдемъ"!...

Такъ какъ у двънадцати слишкомъ тысячъ верблюдовъ, нанятыхъ въ Оренбургъ, было болъе 1200 верблюдовожатыхъ киргизовъ, считая на каждыхъ десять верблюдовъ по одному киргизу, то передъ генераломъ Перовскимъ стояла очень большая масса этихъ номадовъ. Онъ приказалъ вызвать къ столбу ближайшаго къ нему ослушника... Киргизъ пошелъ безъ всякаго сопротивленія: онъ лишь простился, по-киргизски, съ своими товарищами. Его поставили къ столбу и наскоро привязали... Офицеръ скомандовалъ "пли!" — и киргизъ былъ разстрълянъ. Живо разръзали веревки, и онъ уцалъ въ яму...

Слъдующаго! — крикнулъ Перовскій.

Повторилась та же исторія съ другимъ киргизомъ... Едва онъ кувырнулся въ яму, какъ генералъ крикнулъ вновь:

— Слъдующаго!..

Разстрѣляли и третьяго киргиза... Едва спустили его въ яму и стрѣлки зарядили вновь ружья, какъ вся тысячная масса киргизовъ упала на колѣни и закричала:

— Алла! Алла!!. Пойдемъ, бачка, пойдемъ!

Они, оказалось послѣ, были вполнѣ увѣрены, что генералъ Перовскій не имѣетъ права ихъ разстрѣлять и не можетъ этого сдѣлать; оттого у нихъ и была такая самоувѣренность и рѣшимость уйти и бросить отрядъ.

Генералъ Перовскій, прекративъ экзекуцію, приказалъ сказать имъ, что если кто-нибудь изъ нихъ осм'влится уйти изъ отряда самовольно, ночью, то будетъ настигнуть и разстрълянъ; а если даже и удастся ему избъжать погони, то будеть, все равно, разысканъ въ аулъ казненъ въ Оренбургъ, по возвращени отряда изъпохода.

Эта угроза и видъ трехъ разстрѣлянныхъ товарищей такъ напугали киргизовъ, что ни одинъ изъ нихъ впослѣдствіи не рѣшился самовольно бросить отрядъ и всѣ дошли съ нимъ до Оренбурга. Тѣмъ не менѣе, въ виду крупной убыли верблюдовъ, было тогда же послано въ Оренбургъ распоряженіе немедленно нанять или купить у киргизовъ нѣсколько сотъ свѣжихъ верблюдовъ, которыхъ тотчасъ же и доставить въ Эмбенское укрѣпленіе.

Пока шли эти окончательные сборы "отдъльной колонны", задерживаемой въ Эмбенскомъ укрвиленіи такими случайными обстоятельствами, какъ внезапная бользнь генерала Молоствова и открытое неповиновеніе верблюдовожатых киргизовъ, на Эмбу, изъ Чушка-Куля, прибылъ второй нарочный и привезъ печальное извъстіе, что тамъ, послъ благополучнаго отбитія приступа хивинцевъ, пришлось, все-таки, во избъжание внезапнаго вторичнаго штурма, усилить сторожевую и форпостную службу, въ особенности ночью, -и, благодаря этому обстоятельству, а также и отъ дурной воды озера, близъ котораго возведено было Чушка-Кульское укръпленіе, тамъ появилась такая масса больныхъ дизентеріей, скорбутомъ и цынгою, что ихъ положительно некуда было помъщать... Тотчасъ же, по распоряжению главноначальствующаго, была снаряжена рота пъхоты численностью въ 140 человъкъ, на саняхъ, запряженныхъ верблюдами, съ сотнею козаковъ, изъ коихъ только 40 были верхами, подъ начальствомъ ротнаго командира поручика Ерофеева, которому поручено было идти въ Чушка-Куль какъ можно скорве, забрать оттуда всвхъ больныхъ и привезти ихъ на Эмбу. Къ отряду прибавлено было еще 230 верблюдовъ съ овсомъ, сухарями, крупою и прочими запасами.

Отрядъ этотъ, идя форсированнымъ маршемъ, прошелъ почти уже весь путь благополучно; но однажды. около полудня, всего въ 20-ти верстахъ отъ Акъ-Булака, его застигь страшнъйшій бурань, свойственный лишь здвшнимъ необозримымъ степямъ, когда, среди бълаго дня, не видно бываеть свъту Божьяго... Идти въ такую непроглядную метель не было никакой возможности и отрядикъ ръшилъ остановиться не надолго, чтобы переждать выогу. Мъста, конечно, не выбирали для остановки-какъ это дълалось въ обыкновенное время, когда намвчается мвсто болве или менве безопасное отъ внезапнаго нападенія, —а гдв застигь бурань, туть и задумали остановиться. При этомъ не принимали еще и никакихъ мъръ предосторожности: не выставили передовыхъ постовъ, не заняли находившуюся вблизи возвышенность, даже ружья у казаковъ находились въ чахлахъ, а у солдать были затюкованы въ возахъ, и каждый заботился лишь объ одномъ: какъ бы укрыться отъ выюги и потеплъе устроиться, что, однако, было не легко, такъ какъ отрядъ этотъ, въ виду спъшности дъла и небольшого разстоянія, которое предстояло пройти-всего 170 версть, не взяль съ собою джуламеекъ.

И воть, едва только поуспокоились въ отрядѣ и прикурнули, какъ съ лѣвой стороны, изъ-за пригорка, выскакала громадная конная партія хивинцевъ и съ дикимъ гиканьемъ и крикомъ "алла" бросилась на отрядъ. Передніе всадники были вооружены пиками, остальные шашками, и лишь у очень немногихъ виднѣлись за спинами длинные карабины, изъ которыхъ хивинцы стрѣляютъ не иначе, какъ установивъ ихъ на особыя подставки.

Къ великому счастью для атакованныхъ, число которыхъ вмъсть съ офицерами было не болье 250 человъкъ, на самомъ краю бивуака, обращеннаго къ пригорку, находился ротный барабанщикъ, который, увидъвъ несущихся туркмень, живо выхватиль свои палки и ударилъ тревогу. Эта находчивость не растерявшагося молодца-барабанщика и спасла маленькій отрядъ оть неминуемой гибели и смерти: едва только лошади хивинцевъ подскакивали къ отряду, какъ заслышавъ трескъ невъдомаго имъ дотолъ инструмента, быстро, на всемъ скаку, сворачивали въ бокъ, или же взвивались отъ страха на дыбы, сбрасывая съ себя всадниковъ... Все это произошло въ какія-нибудь двѣ, много три минуты... А тымъ временемъ, казаки опомнились, выхватили изъ чахловъ ружья и дали залиъ, а пъхота живо достала ихъ изъ тюковъ и стала заряжать... Хивинцы круто повернули своихъ лихихъ коней и понеслись назадъ, отбивъ, однако, отъ отряда 30 верблюдовъ, шедшихъ съ запасами и продовольствіемъ, которые были немного въ сторонъ; этихъ верблюдовъ никто не защищаль, такъ какъ при нихъ въ это время былъ всего одинъ солдатъ и нъсколько киргизовъ; киргизы разбъжались и попадали отъ страха въ снъгъ, а солдатика туркмены захватили волосянымъ арканомъ и поволокли за собою... Они остановились отъ отряда не болъе какъ на разстояни двухъ ружейныхъ выстръловъ, на томъ самомъ бугръ, изъ за котораго выскочили, и стали дълить добычу. Затъмъ принялись за ъду, съ большимъ, повидимому аппетитомъ, такъ какъ вли

<sup>\*)</sup> Въ 1842 году, наши офидеры слышали въ Хивъ, отъ нашихъ же перебъжчиковъ, что хивинцы, т. е. туркмены-юмуды, напавшіе на отрядъ поручика Ерофеева, были дъйствительно очень голодны, такъ какъ взятые ими въ дорогу крутъ и чурски совсъмъ были на исходъ и потреблялись всадниками въ самыхъ гомеопатическихъ дозахъ. Крутъ—это сыръ, приготовляемый изъ бараньяго молока, небольшими кусочками; его растираютъ въ водъ, дълаютъ довольно густую смъсь и этимъ утоляютъ голодъ. Чурскъ—это круглая лепешка, испеченная въ золъ изъ пръснаго тъста приготовленнаго изъ пшеничной муки.

очень долго, съ полчаса по крайней мъръ въ это время въ нашемъ отрядъ, бывшемъ почти въ десять разъ меньше Хивинскаго, шли лихорадочныя приготовленія къ оборонъ: изъ оставшихся тюковъ, кулей и саней устраивалось каре, дълался снъговой брустверъ, заряжали ружья и пр.; а хивинцы, сидя на бугръ, преспокойно вли наши сухари и не особенно торопились окончить свой неожиданный объдъ, такъ какъ были вполив увврены, что отрядъ на верблюдахъ никуда не можеть уйти и, по своей малочисленности, будеть неминуемо истребленъ, или забранъ живьемъ въ плънъ... Участники зимняго похода въ Хиву, передавая мнъ объ этомъ дълъ, добавляли, что не будь хивинцы такъ голодны, или будь вмъсто нихъ другой азіатскій народъ напр., афганцы или текинцы-нашъ маленькій отрядъ погибъ бы весь до последняго человека, или всехъ увели бы въ Хиву живьемъ: оказалось, что во время перваго нападенія, ружья заряжены были только у однихъ казаковъ, а въ пъхотъ они не только не были заряжены, но лежали затюченныя (т. е. уложенныя) въ саняхъ, да еще спрятанныя въ чахлы.

Когда хивинцы покончили съ вдой, то почувствовали себя гораздо бодрве и воинственнве: они съли на коней, сбились въ одну большую партію и съ криками "алла!" бросились на отрядъ, разсчитывая, очевидно, растоптать его своею массою... Но вышло иначе: хивинцевъ подпустили на ружейный выстрвль и дали по нимъ одинъ залиъ, потомъ другой... Ружья клались на тюки, стрвляли почти навврняка, въ громадную плотную массу, въ двв почти тысячи коней и всадниковъ; знали, наконецъ, что отъ удачи выстрвловъ зависитъ жизнь и смерть атакованной горсти людей... Къ счастью, буранъ въ это время сталъ стихать и не мвшалъ цвлиться...

Когда дымъ отъ выстръловъ разсъялся, то увидъли, что на снъгу лежатъ нъсколько хивинцевъ и барахтаются раненыя лошади, а всв уцвлввийе всадники мчатся назадъ на бугоръ... Тамъ они остановились и начали о чемъ-то толковать между собою; при этомъ такъ громко спорили и кричали, что въ нашемъ отрядъ хорошо слышенъ быль ихъ крикъ... Наконецъ, крики стихли, хивинцы разд'влились на двв части и стали обскакивать отрядъ съ двухъ сторонъ, разсчитывая, что наши солдаты, разбившись пополамъ, не въ силахъ будуть противустоять двумъ коннымъ отрядамъ, по тысячъ человъкъ въ каждомъ, атакующимъ одновременно... Но и тутъ хивинцы ошиблись въ своихъ разсчетахъ: каре защищалось со всехъ четырехъ сторонъ, а солдаты и казаки стреляли очень ловко и метко, укладывая ружья, по прежнему, на тюки и на кули съ продовольствіемъ... Эта третья атака была столь-же неудачна, хивинцы поплатились за свою дерзость еще болъе: на снъгу лежало ихъ около тридцати человъкъ, и еще болъе было убитыхъ и раненыхъ лошадей а многія лошади, очевидно, раненыя же, носились по степи одив, безъ всадниковъ...

Вновь вся эта туча безпорядочной конницы взъвхала на возвышенность, вновь поднялся страшнъйшій крикъ и шумъ... Наконецъ, хивинцы пришли должно быть къ такому выводу: всв ихъ атаки не удались потому, что онъ были конныя, что лошади пугаются выстръловъ и страшнаго барабанщика; а если, напротивъ, атака будетъ пъшая, то она удастся навърняка, такъ какъ численность атакующихъ почти въ десять разъ болве нашего отряда. Для этой цвли половина отряда спъшилась и отдала своихъ коней другой половинъ всадниковъ; а чтобы защитить себя отъ мъткихъ русскихъ пуль, спъшенные хивинцы тихо погнали нередъ собой только что отбитыхъ у насъ верблюдовъ, а за ними подвигались и сами. Изъ оставшагося же коннаго отряда выдълилась партія человъкъ въ двъсти съ пиками въ рукахъ, разсчитывая нагонять и прикалывать разбитаго и затъмъ бъгущаго непріятеля—т. е. нашихъ солдатиковъ...

Эту атакующую колонну отрядъ рискнулъ подпустить къ каре, какъ пѣшую, ближе, чѣмъ предыдущія двѣ атаки, и когда хивинцы были не болѣе какъ въ двухъ-стахъ шагахъ, по нимъ открыть быль убійственный батальный огонь всѣмъ отрядомъ, такъ что стрѣляли даже и офицеры... Въ отрядѣ, ободрившемся вслѣдствіе только-что отбитыхъ двухъ атакъ, явилась уже крѣнкая увѣренность въ своей силѣ и такая смѣлость, что на счетъ нападавшихъ туркменъ сыпались, со стороны солдать, шутки и остроты...

Когда батальный огонь немного перервался вслѣдствіе заряжанія ружей, то глазамъ атакованныхъ представилась такая картина: штукъ двадцать верблюдовъ лежали въ снѣгу убитыми или издыхающими, а остальные, будучи ранены, разбѣжались во всѣ стороны... Положеніе хивинцевъ на этотъ разъ явилось несравненно худшимъ, чѣмъ въ первыя атаки: они очутились къ отряду гораздо ближе и, вдобавокъ, пѣшіе... Раздался залиъ, и хивинцы дрогнули и побѣжали... а такъ какъ бѣжали они плотною, тысячной толпою, въ безпорядочно-сомкнутомъ строѣ, то посылаемыя имъ вдогонку пули производили порядочное опустошеніе... Съ громкими воплями понеслась, наконець, эта кучалюдей, насколько можно было быстро, стараясь убѣжать изъ-подъ выстрѣловь и укрыгься за пригорокъ...

А въ русскомъ маленькомъ отрядъ, въ это время, поручикъ Ерофеевъ скомандовалъ: "на молитву!" Всъ обнажили головы и принесли горячее благодареніе Богу за избавленіе отъ лютой смерти...

Время подходило къ вечеру, и вскоръ насгупили сумерки. Хивинцы совсъмъ скрылись за возвышенностью, и не было видно ни одного изъ нихъ. Тогда часть отряда осталась на флангахъ каре, для наблюде-

нія за непріятелемъ, а остальные принялись за варку пищи. Наконецъ, совсемъ стемнело. Внутри каре ярко пылали костры, а у огней расположились солдаты и козаки; всв хлопотали о горячемъ ужинв, шелъ громкій и веселый говоръ о только-что прекратившемся боб... Вдругъ со стороны непріятеля раздался выстрівль, за вимъ другой, третій и четвертый... И только одинъ не попалъ въ цель: остальными тремя выстрелами былъ убитъ одинъ козакъ наповалъ, а двое тяжело ранены... поручикъ Ерофеевъ, прежде всего, приказалъ затушить всв огви, что и было немедленно исполнено: костры живо закидали снъгомъ... Затъмъ стали обдумывать и соображать-откуда могли быть выстрелы?.. Ночь была хотя не свътлая, во безъ тучъ и звъздная; стали всматриваться въ окружающую мъстность, и вотъ, въ полутьмъ, воркій глазъ одного казачьяго урядника зам'втилъ, шагахъ не болже во ста отъ каре, что снъгъ въ одномъ мъсть быль варыть кругомъ и что изъ него устроено было нъчто въ родъ бруствера, за которымъ, несомнвнно, и скрывались хививцы, стрвлявше на огонь въ людей, хорошо освёщаемыхъ кострами; оттого-то и выстрёлы ихъ были такъ удачны. Поручикъ Ерофеевъ вызвалъ охотниковъ, желающихъ выбить хивинцевъ изъ ихъ засады; сейчасъ же явилось десять человъкъ солдать и одивъ унт.-офицеръ, которые моментально и бросились на завалъ, такъ что туркменскіе стрълки, ничего подобнаго не ожидавшіе, обмерли отъ изумленія и страха, когда наши молодцы, съ крикомъ "ура", вскочили на ихъ вмоговизованный снежный брустверъ... Нъсколько хивинцевъ бросились на утекъ, трехъ солдаты туть же закололи, а четвертаго захватили живьемъ и привели въ отрядъ; поручикъ Ерофеевъ хотълъ оставить его "для языка", т. е. допросить обо всемъ, что ему могло быть извёстно; но подбёжавшіе козаки, товарищи убитаго ихъ станичника, такъ разсвирвивли.

что туть же, на глазахъ у всъхъ, приняли плъннаго туркмена въ шашки и въ нъсколько секундъ изрубили его...

Наступившая затымъ ночь прошла для отряда въ крайне тревожномъ состояніи, такъ что никто не могь сомкнуть глазъ: всв ежеминутно ожидали нападенія, зная, что азіаты любять ділать атаки ночью, когда, впотьмахъ, не можеть быть правильной по нимъ стръльбы. Вздохнули свободно лишь тогда, какъ стало разсвътать; тогда увидели, что хивинцы сели на коней, постояли немного въ виду отряда, и затъмъ спустились съ возвышенности и скрылись за нею вовсе; они не ръшились даже подобрать трехъ своихъ товарищей, заколотыхъ съ вечера, на снъговомъ завалъ, а также и твхъ убитыхъ, которые пали во время атакъ. Въ недоумъніи отрядъ простояль такъ, ничего не предпринимая, часа два... Наконецъ, приказано было всемъ козакамъ състь на коней и въвхать на пригорокъ, чтобы посмотръть, по какому направленію повхали хивинцы? не на Эмбу-ли?.. Оказалось, что они пошли обходнымъ движеніемъ, на Хиву... Болье этотъ конный отрядъ туркмень-іомудъ не имъль уже нигдъ и никакихъ стычекъ съ нашими войсками, и всв ихъ двиствія, следовательно, ограничились лишь неудачной атакой Чушка-Кульскаго укръпленія и столь же неудачнымъ нападеніемъ на отрядъ поручика Ерофеева. О последующей судьбъ этого хивинскаго воинства было сказано выше: третья лишь часть ихъ вернулась на родину; остальные погибли отъ голода и морозовъ... Нашего плъннаго солдата эти звъри, какъ оказалось при осмотръ оставленной ими стоянки, сожгли, на медленномъ огнъ, живого... Всего отрядъ нашъ потерялъ убитыми 5 человъкъ и ранеными 13.

Отрядъ поручика Ерофеева пошелъ въ тотъ же день дальше, къ цъли своего назначения, и вскоръ наткнулся на разрубленнаго пополамъ и врытаго въ снътъ

киргиза, везшаго почту въ Чушка-Куль и выъхавшаго изъ Эмбы всего двумя днями ранъе, чъмъ отрядъ Ерофеева. Это былъ подвигъ отступившаго хивинскаго отряда...

Поручикъ Ерофеевъ вызвалъ послѣ боя двухъ охотниковъ-козаковъ на сытыхъ и быстрыхъ лошадяхъ, чтобы отправить къ генералу Перовскому на Эмбу подробное донесение о только что происшедшемъ славномъ для насъ дълъ, а также и предупредить генерала на тотъ случай, если хивинцы изм'внять направленіе и пойдуть на Эмбу. Посланные козаки добрались до укръпленія благополучно и передали донесеніе. Главноначальствующій остался чрезвычайно доволенъ этимъ поистинъ блестящимъ дъломъ, въ которомъ на одного русскаго солдата приходилось десять хивинцевъ. Онъ собственноручно навъсилъ смълымъ въстовщикамъ по Георгіевскому кресту; тоть же солдатскій "Егорій" онъ далъ молодцу барабанщику и всвиъ одиннадцати охотникамъ, участвовавшимъ въ ночной вылазкъ, а унтеръофицера представилъ еще и къ чину прапорщика. Поручикъ Ерофеевъ получилъ Владиміра 4-й степени съ бантомъ (тогда мечей на крестахъ еще не было) и былъ, кром'в того, представленъ къ следующему чину. Эти представленія къ чинамъ на Высочайшее имя были не болъе какъ особою деликатностью или, скоръе, скромностью со стороны генераль-адъютанта Перовскаго: ему, по должности командира отдъльнаго корпуса и по званію главноначальствующаго экспедиціоннымъ отрядомъ, были Высочайше представлены всв права и прерогативы главнокомандующаго, такъ что онъ могъ собственною властью награждать отличившихся чинами, до маіора включительно. Но генераль Перовскій въ зимній походъ 1839 г. ни разу не воспользовался этимъ правомъ жаловать чины-по той причинъ, что отрядъ не вступилъ въ Хивинскіе предълы и никакихъ собственно серьезныхъ сраженій съ войсками хана Алла-Кула не было.

## IX.

Выступленіе изъ Эмбы отдъльной колонны.—Первое донесеніе о походъ въ Петербургъ.—Трудности новаго пути на Чушка-Куль.— Начавшаяся смертность верблюдовъ.—Польская спѣсь Ціолковскаго и его новыя жестокости.—Бъдствія офицеровъ въ колоннъ.—Дороговизна у маркитанта Зайчикова.—Какъ онъ нажился и чъмъ занимался до похода.

Спустя нъсколько дней по выступлении изъ Эмбы маленькаго отряда поручика Ерофеева, выступила въ походъ и "отдъльная колонна" подъ начальствомъ генералъ мајора Ціолковскаго, въ составъ двухъ линейныхъ баталіоновъ и одного полка козаковъ при 4 тысячахъ верблюдовъ и нъсколькихъ орудіяхъ. Весь остальной отрядъ съ генералъ-адъютантомъ Перовскимъ остался въ Эмбенскомъ укръпленіи. Отсюда, проводивъ колонну и успокоившись немного духомъ, главноначальствующій поручиль штабсь-капитаву Никифорову составить подробное донесение въ Петербургъ о происшелшихъ событіяхъ. Въ томъ же донесеніи излагалась и программа будущихъ дъйствій экспедиціоннаго отряда. По словамъ генерала Перовскаго, посланная имъ отдъльная колонна, дойдя до Чушка-Куля и выбравъ полъемъ на Усть-Урть, должна была немедленно дать знать объ этомъ въ Эмбенское укръпленіе, откуда, достаточно уже отдохнувъ и оправившись отъ болъзней, выступять къ Чушку-Кулю всв, оставшіяся въ живыхъ, наличныя силы отряда и, соединившись тамъ съ первою колонной и находившимся ранбе гарнизономъ, двинутся однимъ общимъ отрядомъ далъе на Хиву. Въ случав же неудачи, т. е. при неудобствъ, по случаю зимы, подъема на Усть-Уртъ, или при наличности на самомъ Усть-Уртв такого же глубокаго снъга, всъ должны были возвратиться обратно на Эмбу, провести туть остатокъ вимы, пополнить людьми изъ Оренбурга составъ отряда, возобновить всв продовольственные запасы, нанять новыхъ верблюдовъ и, раннею весною, идти все-таки въ

Хиву. Но человъкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

Выступленіе отдільной колонны изъ Эмбенскаго укръпленія совершилось въ большомъ безпорядкъ или, върнъе, въ томъ "порядкъ", какой существовалъ въ первой колонив генералъ-мајора Цјолковскаго во все время изъ Оренбурга до Эмбы. Люди, измученные съ вечера разными приготовленіями и походными сборами, не успъли, какъ слъдуеть, выспаться; подняли ихъ ночью въ 2 часа, а въ 5, т. е. въ совершенной темнотв, колонна выступала уже изъ укръпленія... Такіе ночные марши очень хороши летомъ; а тутъ они дали печальные результаты. Въ первый день колонна могла пройти всего 9 версть: не выспавшіеся люди и верблюды, пройдя впотьмахъ, до разсвъта, по глубокому снъгу болъе двухъ часовъ, измучились преждевременно, такъ что въ 12 часовъ дня колонна не могла уже идти далве и должна была остановиться... Снвгъ за Эмбою оказался еще глубже, а его ледяная кора отъ морозовъ, бывшихъ постоянно болъе 20°, еще толще... На первомъ же переходъ, послъ пройденныхъ лишь 9 верстъ, пришлось оставить 10 верблюдовъ... Снъгъ, покрытый ледяною корой, не выдерживалъ верблюдовъ, и они ежеминутно скользили или падали; а потому, для протоптанія дороги, посланъ былъ впередъ козачій полкъ, раздъленный на ряды; но чрезъ нъсколько часовъ, переднія лошади стали сбивать себъ щиколотки до крови, и ихъ пришлось замёнять задними лошадьми; за ними растянувшись "нитками" же, шли верблюды, и такимъ порядкомъ подвигалась эта колонна впередъ... Вскоръ отъ безкормицы верблюды до того обезсильли, что если случалось какой-нибудь изъ нихъ не попадалъ ногою въ лошадиную тропу, то проваливался въ снъгъ и тотчасъ же падалъ, и поднять его на ноги не было уже никакой возможности, такъ что этотъ верблюдъ бросался совсемъ на произволъ судьбы: шедшіе въ аріергардъ на раненыхъ лошадяхъ козаки развычивали такого верблюда, а продовольственные запасы разбирали—какъ они дълали это и во время похода до Эмбы—по своимъ саквамъ... Затъмъ, несчастные верблюды стали надать все болъе и болъе, такъ что оставались на мъстахъ ночлеговъ цълыми десятками... Вновь заговорили въ колоннъ объ отравлении верблюдовъ, по ночамъ, денщикомъ генерала Ціолковскаго Сувчинскимъ...

Это тяжкое обвинение порождалось всего болъе самимъ же начальникомъ колонны, т. е. тъми неправильвыми отношеніями, въ которыя онъ поставиль себя, на первыхъ же дняхъ нохода, къ офицерамъ и солдатамъ. На первомъ же переходъ генералъ Ціолковскій приказалъ измънить даже внъшній порядокъ разстановки джуламеекъ: свою кибитку онъ приказалъ ставить не только выше всёхъ прочихъ кибитокъ, но много выше бывшей кибитки Перовскаго, въ самомъ центръ каре, съ длиннымъ флагштокомъ, на которомъ укръплялся особый значекъ 'съ польскими національными цвётами и гербомъ. Рядомъ съ его кибиткой поставили - было походную кибитку оберъ-квартирмейстера, но Ціолковскій приказаль поставить ее позади, а взамівнь ея-походную кибитку-буфеть, въ которую и приглашалъ изръдка штабъ - офицеровъ... Словомъ, польская спъсь и тутъ выступила наружу при первомъ же удобномъ случав.

Затьмъ, Ціолковскій установиль такую систему шпіонства въ колоннь, что офицеры могли говорить откровенно между собою развъ только шепотомъ... Должность оберъ-шпіона заняль унтеръ-офицеръ изъ ссыльныхъ поляковъ Антоній Завадзкій, уроженецъ Виленской губерніи, называвшій себя "юнкеромъ" и вкравшійся въ полное довъріе офицеровъ. Этотъ Завадзкій, равно какъ и 17 человъкъ другихъ поляковъ, состоявшихъ въ колоннъ большею частью въ унтеръ-офицерскомъ же зва-

ніи \*), были постоянными гостями генерала Ціолковскаго, объдали у него, ужинали, пили чай; иногда, въ видъ особой милости, генералъ приглашалъ къ себъ на объдъ кого-нибудь изъ штабныхъ офицеровъ, или штабъ-офицеровъ, командировъ баталіоновъ, которые и попадали, такимъ образомъ, въ довольно своеобразное общество, говорившее, къ тому же, исключительно на польскомъ языкъ. Генералъ Ціолковскій, боявшійся, ранъе, злого языка прямодушнаго штабсъ-капитана Никифорова, теперь уже не ствснялся никвмъ и ничвмъ: онъ позволяль себъ на этихъ объдахъ открыто порицать дъйствія главноначальствующаго, обвиняя генералъ-адъютанта Перовскаго "въ необдуманности похода"; онъ прямо высказывалъ мысль, что генералъ Перовскій не нынче-завтра долженъ-де быть уволенъ и отозванъ въ Петербургъ и что, по всей въроятности, онъ самъ догадается вернуться изъ Эмбенскаго укрыпленія обратно въ Оренбургъ... что онъ, генералъ Ціолковскій, въ качествъ старшаго генерала въ отрядъ, долженъ будетъ принять главную команду-и постарается тогда взять Хиву... При этомъ, онъ не разъ успокаивалъ объдавшихъ съ нимъ поляковъ унтеръ-офицеровъ, что всв они, за походъ, будуть непремвнно произведены въ офицеры. Такъ какъ, эти и многія другія річи начальника колонны сильно отдавали обычною польскою бользнью, политическимъ хвастовствомъ, то приглашаемые штабные стали, подъ разными предлогами, уклоняться оть званыхъ объдовъ въ штабной кибиткъ; затъмъ пересталъ ихъ приглашать и самъ генералъ Ціолковскій.

Къ солдатамъ начальникъ колонны поставилъ себя

<sup>\*)</sup> Всё эти господа, произведенные въ унтеръ-офицеры Ціолковскимъ, попали въ Оренбургскіе линейные баталіоны послё мятежа 1831 года, изъ польскихъ войскь, гдё нёкогорые изъ нихъ состояли офицерами — и затёмъ были разжалованы и разосланы частію на Кавказъ, частію въ Оренбургъ.

вь отношенія еще болве худшія: точно онъ мстиль имъ за то, что они, нъсколько недъль назадъ, когда онъ былъ уволенъ отъ должности начальника 1-й колонны, открыто радовались его увольненію. И воть, теперь, на остановкахъ отряда, передъ объденною порою, когда люди приходили измученные и обезсиленные, генералъ Ціолковскій садился на лошадь (вхаль онъ дорогою въ возків) и спокойно начиналъ объездъ колонны. Его сопровождали при этомъ нъсколько козаковъ, верхами же, съ нагайками. Ръдкій день обходился безъ того, чтобы наказано было, и притомъ жестоко, менве 25-ти человъкъ, а иногда число наказанныхъ доходило до 50 человъкъ; достаточно было малъйшаго повода (ружье, не поставленное въ козлы, а прислоненное къ тюку, оторванная на шинели пуговица, лошадь не въ путахъ, поставленная косо джуламейка, и т. под.), чтобы началось истязаніе несчастных солдать... Козаковъ генераль наказываль реже, солдать изъ поляковъ, т. е. простыхъ рядовыхъ солдать, никогда. Оканчивались эти истязанія, обыкновенно, въ кибиткъ-буфеть, гдъ генераль, послъ каждаго объда, наказывалъ своего кръпостного повара, который впоследствін, несколько месяцевь спустя, жестоко отомстилъ своему мучителю.

Офицеры этой колонны бъдствовали такъ же сильно, какъ и во время марша до Эмбы. Большинство строевыхъ офицеровъ въ Оренбургскихъ линейныхъ баталіонахъ были люди очень небогатые, жившіе тъмъ скромнымъ жалованьемъ, которое они получали. Въ тъ годы не было ни "столовыхъ", ни "добавочныхъ", ни "наградныхъ", а было лишь одно жалованье, получаемое по третямъ, то-есть три раза въ годъ: прапорщикъ, напр., получалъ 18 р. съ копъйками въ мъсяцъ, капитанъ немного болъе 35-ти... На такое-то жалованье надо было существовать въ безлюдной, снъжной пустынъ, продовольствуясь всъмъ у маркитанта и платя за все самыя

невъроятныя цъны. Маркитантомъ отряда былъ купецъ Михаилъ Зайчиковъ \*), и воть какія бралъ онъ съ офицеровъ деньги: фунтъ баранокъ, стоившій въ Оренбургъ три копъйки, Зайчиковъ продаваль по 50 коп., четвертка Жукова табаку, вмъсто 15 к., продавалась по рублю; бутылка водки стоила рубль и 1 р. 50 коп. ассигнаціями, а въ городъ она стоила тогда 35 коп. ассигнаціями или 10 коп. на серебро. Когда офицеры окончательно истратились, то Зайчиковъ, съ разръшенія генераль-адъютанта Перовскаго, которымъ онъ заручился еще на Эмбъ, сталъ отпускать всъ припасы для офицеровъ въ кредить, и

<sup>\*)</sup> Этоть самый купець Зайчиковь, въ началь сороковыхъ годовь, быль судимъ въ Оренбургской Уголовной Палатъ за продажу русскихъ мужчинъ и женщинъ въ неволю въ Хиву. Дълалось это такъ, Зайчиковъ имълъ въ разныхъ мъстностяхъ Оренбургскаго края и нынвшней Уральской области несколько тысячь десятинь земли и занимался хлъбопашествомъ. Во время жнитва, приказчики Зайчикова, каждый разъ все разные, ъздили въ Бузулукскій и Николаевскій увады Самарской губернін и по окраинамъ Оренбургскаго увзда нанимали людей, давая имъ хорошія цвны и выдавая крупные задатки; затъмъ, людей этихъ заставляли жать хлъбъ, укладывая на ночь спать въ отдъльные сараи. Въ одну изъ ночей киргизы, по заранъе условленному плану, окружали со всъхъ сторонъ сарай, связывали планнымъ руки и гнали ихъ передъ собою, какъ скотъ, въ Хиву, для продажи... Приказчики утромъ оказывались, тоже, связанными по рукамъ и ногамъ, и все дъло сваливали на хищниковъ-киргизовъ. По решенію палаты, купець Зайчиковъ и его главный приказчи къ Филатовъ былиприговорены къ каторжнымъ работамъ; главными обвинителями выступили противу нихъ многіе изъ плінныхъ, вернувшихся літомъ 1840 г. изъ Хивы въ Оренбургъ. Затемъ, Зайчиковъ, следуя въ Сибирь, обменялся именемъ съ обыкновеннымъ ссыльнымъ, приговореннымъ лишь на житье въ Сибирь, на извъстное количество лъть и, отживъ этотъ срокь, вернулся, подъ своимъ уже новымъ именемъ, Дъева, вь Оренбургъ... Совъсть не давала ему покоя: онъ выстроилъ храмъ, богадъльню и занялся вообще дълами благотворительности... Но это не спасло его ни отъ народной ненависти при жизни, ни отъ всеобщихъ проклятій посл'я смерти. О богатств'я этого Зайчикова, такъ неправедно нажитомъ, ходять въ Оренбургв и понынв легенды.

такимъ образомъ, пріобрѣлъ, за время похода, большія деньги, да еще былъ награжденъ потомъ золотою медалью на шею, съ надписью "за усердіе"...

## X.

Неожиданное прибытіе Перовскаго и принятіе начальства надъ котонною.—Прекращеніе жестокостей и польскихъ сходбищъ.—Окончательная гибель верблюдовъ. — Всеобщее уныніе. — Прибытіе въ Чушка-Куль.—Празднованіе "побъды" у хивинцевъ.

На восьмой день похода отдъльной колонны, рано утромъ, аріергардные казаки увиділи, что по дорогів изъ Эмбенскаго укръпленія, по направленію къ отряду, быстро подвигается какая-то длинная черная полоска... Одинъ изъ козаковъ поскакалъ впередъ, нагналъ отрядъ и доложиль объ этой полоскъ начальнику колонны генеральмајору Цјолковскому, сладко спавшему въ это время въ своемъ дорожномъ возкъ... Тоть въ началъ разсердился было, но потомъ приказалъ остановить колонну, вышелъ изъ возка и велълъ подать себъ подзорную трубу. Но какъ ни старались найти на горизонтъ и разсмотръть движущійся предметь, это не удалось, такъ какъ отрядъ только что спустился передъ этимъ съ невысокой, но довольно обширной возвышенности. Въ это время изъ аріергарда прискакалъ второй козакъ съ извъстіемъ, что черная, быстро движущаяся полоска представляеть собою дорожный возокъ, запряженный тройкою лошадей, гуськомъ... Генералъ Ціолковскій не хотълъ върить своимъ ушамъ, обратился къ стоявшему рядомъ съ нимъ командиру козачьяго полка и сталъ съ нимъ о чемъ-то разговаривать... Въ это время на возвышенности показался возокъ и сталъ быстро спускаться подъ гору. Еще десять минуть, и экипажь въбхаль въ середину колонны, остановился, и изъ него вышелъ главноначальствующій отрядомъ В. А. Перовскій, въ сопровожденіи штабсъ-капитана Никифорова... Сухо поздоровавшись съ Ціолковскимъ и ни о чемъ его не спрашивая, Перовскій сталь обходить колонну и здоровался съ каждою ротой и сотней отдѣльно. Измученные люди подбодрились и весело его привѣтствовали. Затѣмъ въ отрядѣ узнали, что главноначальствующій, отправивъ въ Петербургъ всѣ нужныя донесенія, а въ Оренбургъ распоряженія, выѣхалъ, всего два дня назадъ, изъ Эмбенскаго укрѣпленія, на тройкѣ артиллерійскихъ лошадей, въ сопровожденіи десятка Оренбургскихъ казаковъ о дву-конь, съ небольшимъ запасомъ сѣна, овса и провизіи; по дорогѣ счастливо избѣжалъ всякихъ опасностей, а верстахъ въ 20-ти отъ колонны бросилъ свой эскортъ и уѣхалъ впередъ одинъ, желая нагнать отрядъ какъ можно скорѣе.

Со дня прибытія къ колонн'в главноначальствующаго, тотчасъ же измънились всв порядки походнаго движенія, прекратилось безполезное жестокое обращеніе съ несчастными солдатами, кибитка генерала Ціолковскаго опустилась значительно ниже, сходбища ссыльныхъ поляковъ въ штабномъ буфетъ-кибиткъ оборвались сразу... Въ тотъ же день вечеромъ, на ночлегъ, генералъ адъютантъ Перовскій потребоваль къ себъ начальника колонны и около получаса говорилъ съ нимъ съ глазу на глазъ. Беседа ихъ осталась тайной: о ней Перовскій не сказалъ ничего даже Никифорову. Офицерамъ колонны стало лишь извъстно, на другой день, изъ отданнаго приказа, что главноначальствующій пожелаль самъ вступить въ командование колонной; да потомъ, шопотомъ, офицеры передавали другь другу со словъ часовыхъ у кибитки главноначальствующаго, что генералъ Ціолковскій, уходя, сказалъ что-то на непонятномъ для часовыхъ языкъ, раздраженнымъ и угрожающимъ тономъ, а начальникъ отряда отвътилъ ему по-русски, въ дверяхъ самой кибитки:-Я не боюсь васъ, генералъ: я въдь не пью кофе...

Съ того дня между генералами Перовскимъ и Ціол-

ковскимъ установились довольно странныя отношенія: они не встрѣчались болѣе и не говорили между собой ни одного слова до самаго конца похода и возвращенія въ Оренбургъ. Ціолковскій совсѣмъ стушевался и сталъ всячески избѣгать встрѣчи съ главноначальствующимъ: такъ, напр., если Перовскій ѣхалъ впереди отряда, то возокъ Ціолковскаго ѣхалъ сзади, и наоборотъ. Свою войлочную кибитку бывшій начальникъ колонны приказываль ставить не въ ряду штабныхъ кибитокъ, а въ средѣ козачьихъ; при неизбѣжныхъ встрѣчахъ во фронтѣ соблюдался лишь внѣшній декорумъ: генераль Ціолковскій бралъ "подъ козырекъ", а главноначальствующій отвѣчаль ему тѣмъ же краткимъ внѣшнимъ привѣтствіемъ.

Крайне тяжелое впечатлъніе произвела на генерала Перовскаго дорога отъ Эмбенскаго укръпленія до колонны, которую онъ только что провхалъ: если бы пройденный колонною путь быль весь занесень, степными метелями, то и тогда генералу съ его маленькимъ конвоемъ не надо было бы прибъгать ни къ проводникамъ, ни къ компасу, ни къ солнцу и звъздамъ для опредъленія правильнаго направленія, а стоило бы только им'ть въ виду сотни труповъ верблюдовъ, павшихъ дорогою и обгладываемых в теперь цалыми стаями голодных волковъ. Какъ только снъгъ и покрывавшая его ледяная кора вполнъ окръпли, несчастные верблюды остались совствить безъ корма: никакія уже силы не могли докопаться до находящейся подъ снёгомъ травы; надо было у каждаго верблюда поставить людей съ желъзными мотыгами и употреблять для этого тв ночные часы отдыха, въ которыхъ сами солдаты нуждались не менве веролюдовъ; а эти животныя, къ ихъ несчастію, не обладають, подобно лошадямъ, способностью разрывать снъгъ ногами. Голодъ ихъ былъ такъ великъ, что они, во время следованія, стали есть те рогожныя попоны,

которыми киргизы укрывали ихъ отъ холода взамънъ кошемныхъ (войлочныхъ) попонъ, бывшихъ на нихъ при выходъ изъ Оренбурга и давно изорвавшихся: какъ только задній верблюдъ замічаль на переднемъ рогожу, онъ нагонялъ его и начиналъ рвать зубами и всть рогожу вмвсто свна. На ночь, по приказанію уже нагнавшаго колонну генерала Перовскаго, верблюдовъ стали класть рядами, плотно одинъ къ другому, чтобы имъ было тепло лежать, и разстилали передъ ними цыновки съ насыпаннымъ овсомъ; но они лишь понюхають и не стануть всть; пробовали всыпать имъ овесъ въ ротъ насильно, но они тотчасъ же его выплевывали, не проглотивъ ни одного зерна и гораздо охотнъе теребили и жевали цыновки, безполезно разсыпая овесъ по снъгу. Тогда, чтобы спасти хотя десятую часть бывшихъ при колонив верблюдовъ, прибъгли къ послъднему средству: генералъ Перовскій приказалъ місить изъ ржаной муки колобки и класть ихъ верблюдамъ въ ротъ. Но и это не помогло: колобки замъщивались въ холодной водъ, а верблюдъ не можетъ ъсть ничего холоднаго; а чтобы нагръвать воду для этого мъсива нужно было топливо, котораго едва-едва хватало для варки разъ въ день горячей пищи солдатамъ, да и это топливо добывалось такимъ тяжкимъ трудомъ, что немыслимо было тратить его еще и для верблюдовъ.

Тогда начался повальный падежъ верблюдовъ и въ такомъ огромномъ количествъ, что даже шедшіе въ аріергардъ козаки, лакомые вообще до даровщинки, не стали пользоваться нъкоторыми выоками съ навшихъ животныхъ, а поступали обыкновенно такъ: муку разсыпали по вътру, порохъ и соль топтали въ снъгъ, свинецъ бросали въ глубокіе овраги, а спиртъ по своимъ манеркамъ. Самыя главныя трудности и бъдствія испытала колонна, встрътивъ на своемъ пути двъ большія горы—Бакыръ (мъдь) и Али: здъсь оставили большую въ, и лишь козачьи лошади и солдатскія

руки втащили на эти горы артиллерію. Всего изъ четырехъ тысячь верблюдовь, взятыхъ изъ Эмбенскаго укръпленія отдъльной колонною, пало дорогою около двухътысячь головъ, то-есть половина.

Вмъстъ съ верблюдами стали, наконецъ, гибнуть и солдаты—отъ страшныхъ, все еще продолжавшихся морозовъ, а главное, вслъдствіе отсутствія теплаго жилья ежедневно, цъльми десятками, людей отправляли въ походные лазареты, откуда они возвращались очень ръдко. Бользни были различныя: преимущественно цынга, скорбутъ, дизентерія и общій упадокъ силъ. Въ колоннъ наступило всеобщее уныніе. Главноначальствующій увидълъ, что возникли, наконецъ, непреодолимыя никакими человъческими силами препятствія... Онъ таль въ своемъ возкъ мрачный и больной и совсъмъ пересталъ показываться людямъ...

Но все имъетъ свой конецъ. На пятнадцатый день по выступленіи изъ Эмбы, въ одинъ изъ морозныхъ солнечныхъ дней, вдали показалась сдъланная изъ глины и занесенная снъгомъ стъна, а за нею какіе-то снъжные бугры и холмики:—это и былъ Акъ-Булакъ или Чушка-Кульское укръпленіе, котораго достигла, уменьшившись болъе чъмъ на половину, несчастная "отдъльная колонна".

Этою главою заканчивается мое повъствованіе о скорбномъ пути, пройденномъ горстью русскихъ войскъ отъ Оренбурга до Чушка-Кульскаго укръпленія—на разстояніи 670 версть. Путь этотъ, со всъми его лишеніями и бъдствіями, пройденъ быль, по истинъ, съ героизмомъ, которому позавидовали бы закаленные въ походахъ воины Александра Македонскаго и столь же достославные легіоны Юлія Цезаря. Еще не суждено было русскому знамени развъваться на стънахъ древней Хивы, и необычайная, по своей суровости, зима съ глубокимъ снъгомъ явилась, на этотъ разъ, преградою на пути нашего отряда...

Когда изъ двухъ-тысячнаго рекогносцировочнаго отряда отборныхъ туркменъ-іомудовъ, высланныхъ противъ нашихъ войскь Хивинскимъ ханомъ Алла-Куломъ, двъ трети погибли отъ морозовъ и голода и въ Хиву вернулись лишь 700 человъкъ и принесли извъстіе о таковой же гибели, постигшей и русскій экспедиціонный отрядъ, то печаль хивинцевъ о погибшихъ батыряхъ была, по разсказамъ Сергвя-Аги и нашихъ плънныхъ, очень небольшая. За то радость ихъ была неописанная: нъсколько дней подрядъ шло у нихъ празднованіе "побъды" и, въ концъ, совершено было великое поклонение праху ихъ святого Полвалъ-Аты, похороненнаго подъ громаднымъ камнемъ, въ одной изъ мечетей Хивы. По ихъ понятію, этоть святой ниспослаль такой великій снъгъ и такіе морозы, которые не допустили русскихъ до Хивы \*).

## XI.

Что сталось съ ротою поручика Ерофеева,—Усиленіе въ Чушка-Кульскомъ укрѣпленіи дизентеріи, цынги и скорбута.—Общій упадокъ духа.—Изслѣдованіе подъема на Усть-Урть.—Приказъ объ обратномъ выступленіи.—Зимній оазисъ.—Озеро съ камышемъ — Дороговизна топлива.— Тайна молодыхъ топографовъ.— Что значилъ чай.—Брошенный киргизами бульонъ.—Срытіе Чушка-Кульскаго укрѣпленія и взрывъ землянокъ.—Фейерверкъ.—Обратный походъ до Эмбы.—Выносливость уральскихъ казаковъ.—Страшный буранъ, застигшій колонну.

Прибывшая колонна не имъла самаго главнаго—теплаго жилья, и солдатамъ довелось жить въ войлочныхъ джуламейкахъ, такъ какъ землянки въ Чушка-Кульскомъ укръпленіи оказалось далеко не такъ удобны, какъ на

<sup>\*)</sup> У хивинцевъ существуеть преданіе, что Хива будеть затоплена водою, а Бухара занесена пескомъ; "Урусъ" же никогда ихъ не возъметь. Послъ 1873 года въ преданіе это, въроятно, утратилась въра.

Эмбъ, гдъ солдаты два раза въ день могли въ нихь обогръваться: онъ были и тъсны, и темны; къ тому-жъ, въ нихъ лежала масса солдать, больныхъ скорбутомъ... Оказалось, что поручикъ Ерофеевъ никакъ не могъ увезти больныхъ, согласно приказанію, изъ Чушка-Куля въ Эмбенское укръпленіе именно потому, что у него тоже не было корма для верблюдовъ, и всъ больные непремънно померали бы дорогою въ саняхъ, такъ какъ некому было бы везти эти сани. Запасъ же свна въ Чушка-Кульскомъ укръпленіи оказался самый ничтожный. Крайне нездоровая вода, бывшая въ укръпленіи, поспособствовала тому, что когда пришла въ Чушка-Куль отдъльная колонна, то въ ротъ Ерофеева четвертая часть солдать была уже больна дизентеріей, цынгою и тъмъ же скорбутомъ; а люди гарнизона, заболъвшіе ранве, лежали со сведенными ногами, и лишь немногіе изънихъ могли кое-какъ ползать по земляному холодному полу полутемных землянокъ, замънявшихъ теперь лазаретныя палаты... Въ укръпленіи было тихо и мертво, какъ въ разрытой могилъ: чувствовался общій упадокъ духа... Покойниковъ хоронили ежедневно; между ними приходилось уже хоронить и офицеровъ... Голодные степные волки окружали по ночамъ укръпленіе цълыми стаями, поднимали ужаснейшій вой, раскапывали могилы и съвдали похороненныхъ людей... Въ отрядъ днемъ и ночью стали происходить частыя пропажи; похищалось исключительно то, что могло горъть: плохо лежавшая веревка, деревянная лопата, служившая для отгребанія снъга и забытая у джуламейки и проч.—все это тотчасъ же исчезало...

Такъ прошло восемь дней. У генерала Перовскаго къ нравственнымъ и душевнымъ страданіямъ присоединились еще и физическія: у него открылась старая турецкая рана въ груди, и начались кромъ того невыносимыя легочныя спазмы, послъдствія удара, нанесенномъ ему, какъ говорили въ отрядъ, огромнымъ по-

лънаго по спинъ, на Сенатской площади, 14 декабря 1825 г.

Въ концъ восьмого дня вернулся въ укръпленіе посланный генераломъ Перовскимъ, тотчасъ-же по приходъ въ Чушка-Куль, маленькій рекогносцировочный отрядъ подъ начальствомъ полковника Бизянова \*), для обследованія и выбора подъема на Усть-Урть, въ количествъ 150-ти козаковъ, съ однимъ 3-хъ фунтовымъ орудіемъ при офицеръ генеральнаго штаба Рейхенбергъ, одномъ козачьемъ офицеръ и двухъ топографахъ. Подъемъ на Усть-Урть быль найденъ лишь въ одномъ мъстъ, по ущелью оврага Кынъ-Каусъ; все остальное были отвъсныя скалы, составлявшія когда-то, въ доисторическія времена, возвышенный берегь моря. Снъгь на возвышенной плоскости Усть-Урта оказался на полъ-аршина глубже, чъмъ на пройденномъ пути. Получивъ это ръшающее извъстіе, главноначальствующій пригласиль въ свою кибитку генерала Ціолковскаго и всехъ наличныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, бывшихъ въ колоннъ, объявилъ имъ о положени дъла и приказалъ немедленно начать сборы къ выступленію изъ Чушка-Кульскаго укръпленія обратно на Эмбу.

- Сегодня-же вечеромъ будеть отданъ надлежащій приказъ по колоннъ, прибавилъ Перовскій, и когда всъ стали выходить изъ кибитки, онъ попросилъ штабсъкапитана Никифорова остаться.
- Сядьте и перепишите приказъ объ отступленіи, дрожащимъ отъ волненія голосомъ приказалъ онъ:—Я уже составилъ его.

Никифоровъ сълъ къ походному столику, на которомъ горъли двъ восковыя свъчи, и наскоро переписалъ слъдующій "Приказъ по отряду войскъ Хивинской экспедиціи:"

<sup>\*)</sup> Полковникъ Бизяновъ впослъдствіи быль произведенъ въ генералъ-маюры и назначенъ наказнымъ атаманомъ Уральскаго казачьяго войска.

## Февраля 1-го дня 1840 года.

"Товарищи! Скоро три мъсяца, какъ выступили мы по повельнію Государя Императора въ походъ, съ упованіемъ на Бога и съ твердою решимостью исполнить царскую волю. Почти три мъсяца сряду боролись мы съ неимовърными трудностями, одолъвая препятствія, которыя встръчаемъ въ необычайно жестокую зиму отъ бурановъ и непроходимыхъ, небывалыхъ здёсь снёговъ завалившихъ путь нашъ и всв корма. Намъ не было даже отрады встрътить непріятеля, если не упоминать о стычкъ, показавшей все ничтожество его. Не взирая на всв перенесенные труды, люди свъжи и бодры, лошади сыты, запасы наши обильны. Одно только намъ изм'внило: значительная часть верблюдовъ нашихъ уже погибла, остальные обезсилены, и мы лишены всякой возможности поднять необходимое для остальной части пути продовольствіе. Какъ ни больно отказаться оть ожидавшей насъ побъды, но мы должны возвратиться на сей разъ къ своимъ предъламъ. Тамъ будемъ ждать новыхъ повельній Государя Императора; въ другой разъ будемъ счастливъе. Мнъ утъщительно благодарить васъ всѣхъ за неутомимое усердіе, готовность и добрую волю каждаго, при всвуъ перенесенныхъ трудностяхъ. Всемилостивъйшій Государь и отецъ нашъ узнаеть обо всемъ".

- Дайте перо, я подпишу,—попросилъ генералъ Перовскій, когда Никифоровъ прочелъ ему этотъ приказъ.
- Но позвольте, ваше высокопревосходительство, я прикажу еще разъ переписать бумагу на бъло...
- Ахъ, не мучьте меня, ради Бога! Дайте перо поскоръе! Неужели вы хотите, чтобы я еще разъ читалъ этотъ горькій и непріятный для меня приказъ?!.—раздраженно проговорилъ главноначальствующій и, взявъ перо изъ рукъ Никифорова, быстро подписалъ бумагу...

"Такъ сей приказъ и былъ приложенъ къ дълу экспе-

пиціи не перебъленный", говорится въ запискахъ Г. Н. Зеленина.

Солдаты живо принялись разметывать глиняную ствну повольно солидный брустверь, сделанный изо льда и сивет вокругь всего украпленія; затамь тщательно выпимали вось лесь изъ землянокъ-рамы, дверные косяки, поширины и пр., словомъ самый ничтожный кусочекъ терева быть бережно вынуть и отложень для топлива время предстоящаго обратнаго похода... Затъмъ разсчитьин что можно взять съ собою на 2 т. уцёльвшить еще верблюдовь и что следуеть уничтожить. Батье 1.500 wers, размений муки и сухарей, т. е. 6-непродовольствое всего отряда, было разсыпано помент и развіляю по вітру; все излишнее желіво порожить на Установание выпра. Бывшій въ плитэнть бущения, быль эко пудова, быль частію роздань помень на реже в оссыване разлици взять съ собою, применя на вереничност во киргиям, при навьючит и примен прине променя принения бульовь въ свегь, польный станова вышки не на къ чему негодпринциями поприсок лишь отставлении ихъ вер-пробенения пробенения пробенения об от в кирги-прибати вы прибати въ Оренбургъ, вы приняти выправления приняти в принятия постапостава выпозная больства още болве тяжелые, The second respectively.

выстрания в применти вов

сигнальныя ракеты и фальшфейеры; огонь и трескъ отогнали далеко отъ укрѣпленія волковъ, сбиравшихся цѣлыми стаями каждый вечеръ вблизи Чушка-Куля. Киргизы видѣли такой фейерверкъ въ первый разъ, и онъ имъ очень понравился. Передъ самымъ разсвѣтомъ колонна выступила въ обратный походъ, раздѣлившись, для удобства движенія въ пути, на четыре отдѣленія и устроивъ мины въ оставляемыхъ землянкахъ; когда вся колонна отошла отъ Чушка-Куля съ версту, зажженные фитили въ минахъ догорѣли, и начались взрывы... Киргизы въ суевѣрномъ ужасѣ попадали на землю и долго тряслись, какъ въ лихорадкѣ...

Въ день выступленія было 28° стужи, наканунѣ 30°, въ два послѣдующіе дня, т. е. 5 и 6 февраля, было 27° при сильномъ сѣверномъ вѣтрѣ.

Обратный походъ изъ Чушка-Кульскаго укръпленія быль рядомъ непрерывныхъ страданій и тяжкихъ бъдствій для отступающей колонны, таявшей съ каждымъ днемъ какъ воскъ на огнъ... Несмотря на наступившій уже февраль, морозы продолжали держаться все время отъ 26 до 29° по Реомюру, при сильныхъ вътрахъ и частыхъ буранахъ. На ночлегахъ колонна останавливалась иногда безъ всякаго порядка; какъ только следовалъ сигналъ "стой", то солдаты раскидывали свои лжуламейки тамъ, гдв кого засталъ этотъ сигналъ... Единственными людьми, не боявшимися морозовъ, были уральцы, выносливость коихъ была изумительна. Воть одинъ случай, происшедшій въ колоннъ во время обратнаго похода на Эмбу. Денщикъ генерала Ціолковскаго Евтихій Сувчинскій повелъ однажды поить лошадей своего барина на озеро, попавшееся на пути ночлега: прорубая ледъ желъзнымъ ломомъ, онъ нечаянно уронилъ его въ воду; зная, что за эту оплошность придется поплатиться спиной. Сувчинскій обратился къ уральскимъ козакамъ, съ просьбою помочь его горю, вытащить какъ-нибудь ломъ изъ воды...

— Почему не достать! — отвъчаль одинь изъ козаковъ: — достать можно; но только купи, брать, полштофъ волки...

За этимъ, конечно, дъло не стало: денщикъ сбъгалъ къ маркитанту Зайчикову, купилъ водку и принесъ къ проруби. Козакъ преспокойно раздълся, его обвязали веревкой, онъ спустился въ воду, нащупалъ ломъ, взялъ его въ руки и вынырнулъ на поверхность воды, въ проруби... Морозу въ это время было 31 градусъ. Козакъ накинулъ на себя тулупъ и надълъ валенки, выпилъ съ маленькой передышкой весь полштофъ, схватилъ платье и побъжалъ въ свою джуламейку; тамъ уже онъ одълся какъ слъдуетъ. Потомъ козакъ этотъ говорилъ пъхотнымъ офицерамъ, видъвшимъ всю эту исторію, что они, козаки, во время багренья рыбы на Уралъ, часто упускаютъ въ воду свои пъшни и достаютъ ихъ такимъ именно простымъ способомъ, во время самыхъ сильныхъ морозовъ.

На упомянутое озеро отрядъ напалъ чисто случайно, уклонившись, во время бывшаго накануна бурана, съ стараго пути въ сторону. Озеро это было для колонны истиннымъ оазисомъ. Во-первыхъ, не надо было оттаивать снъгъ для воды, для питья лошадямъ и верблюдамъ; а во-вторыхъ, по краямъ озера оказалась такая масса камыща, что всв повеселвли, развели огни, сварили себъ горячую нищу и совершенно отогрълись. Уходя съ ночлега, всв очень жалъли, что за слабостью немногихъ, оставшихся въ живыхъ верблюдовъ, нельзя было захватить этого топлива съ собою въ запасъ... И дъйствительно, до Эмбенскаго украпленія въ колонна никто почти не разводилъ огня ни для варки пищи, ни для того даже, чтобы немного отограть закоченавшіе члены и согръть хотя одинъ чайникъ воды... Исключенія были очень ръдки: если кому-нибудь изъ штабныхъ или имъющихъ болѣе средствъ офицеровъ удавалось, съ помощію добычливыхъ уральцевъ, получить нѣсколько фунтовъ топлива, въ видѣ, напр., старой веревки, куска дерева или обломка доски и т. под., за все это платилось если не на вѣсъ золота, то почти на вѣсъ серебра.

Только въ одной джуламейкъ молодыхъ топографовъ многіе зам'вчали, что нівсколько вечеровъ подрядъ горить тамъ соблазнительный огонекъ... Всв удивлялись, откуда это у топографовъ завелись большія деньги на покупку топлива, и охотно пользовались радушнымъ приглашениемъ молодыхъ людей выпить у нихъ стаканъ чаю... Тайна эта осталась въ то время не раскрытою, и лишь спустя 51 годъ, одинъ съдой, какъ лунь, 75-тилътній старикъ, отставной подполковникъ Г. Н. Зеленинъ, добродушно улыбаясь, передавалъ мнв, что они жгли въ то время футляры и лубочные короба отъ имъвшихся у нихъ различныхъ инструментовъ, астролбяй, мензулъ, цъпей и пр., а самые инструменты преспокойно укладывали въ холщевые м'вшки, которые были надъты сверхъ этихъ футляровъ и коробовъ, избавляя такимъ образомъ себя отъ замерзанія, а верблюдовъ отъ излишней ноши.

Отъ замерзанія или, по крайней мірів, отъ болівани, происходящей вслівдствіе продолжительнаго озябанія тівла, не спасали офицеровъ ни водка, ни спирть, ни ромь, ни коньякъ; единственнымъ спасеніемъ быль горячій чай. Пища у офицеровъ была немногимъ лучше, чівмъ у солдать: запасы маркитанта Зайчикова были давно уже на исходів и продавались по баснословно дорогимъ цівнамъ; никакихъ своихъ продовольственныхъ запасовъ у офицеровъ уже не было, и приходилось поэтому довольствоваться тівми же сухарями, размоченными въ снітовой водів... Оттого-то всів и старались добыть хоть немножко топлива, чтобы иміть возможность вскипятить чайникъ съ водой и напиться чаю. "Это неоцівненный напитокъ зимою", говорится въ одномъ частномъ письмів о походів на Хиву; "по выпитіи двухъ

стакановъ, тотчасъ разливается необыкновенная теплота по всему тѣлу, человѣкъ дѣлается свѣжѣе и бодрѣе, а усталость совершенно пропадаетъ"... По словамъ боевыхъ, заслуженныхъ офицеровъ, проведшихъ всѣ свои 35 лѣтъ службы въ степи, чай даже лѣтомъ, въ самый страшный жаръ, въ 2 и 3 часа дня, производитъ необыкновенно цѣлебное дѣйствіе: сначала появляется сильный потъ, а потомъ, когда тѣло обсохнеть немного, то становится чрезвычайно легко, утомленіе проходитъ и человѣкъ дѣлается крѣпкимъ и свѣжимъ.

9-го февраля колонну застигнулъ въ пути необыкновенно жестокій, степной буранъ... Въ этоть день, когда отрядъ выступалъ съ ночлега, было прекрасное, тихое утро съ небольшимъ, всего 4°, морозомъ; полагали, что днемъ, когда взойдетъ и начнетъ гръть солнце, морозъ совсёмъ исчезнетъ, или дойдетъ до нуля; а потому, кто изъ офицеровъ имълъ тулупы, снялъ ихъ и велълъ убрать на верблюдовъ, валенки съ ногъ тоже всв сняли, такъ какъ въ нихъ было очень тяжело идти по снъгу. Но не прошло и двухъ часовъ, какъ начался вътеръ, перешедшій вскор'в въ такой порывистый, что буквально сваливалъ пъшихъ людей въ снъгъ, а лошадямъ и верблюдамъ совсемъ мешалъ идти. Морозъ сталъ крепчать и дошель до 27°; замела такая выюга, что въ десяти шагахъ ничего не было видно, и въ степи, среди бълаго дня, стало вдругъ такъ темно, какъ въ сумерки; словомъ, начался страшный бурань, случающійся только въ здівшнихъ необъятныхъ степяхъ, такъ прекрасно и върно опи санный въ "Капитанской Дочкв" Пушкина...

Генералъ-адъютантъ Перовскій приказалъ остановить колонну, и всё, конечно, стали на тёхъ самыхъ мёстахъ, гдё ихъ захватила метель, такъ какъ идти, въ темноте, было некуда. Верблюдовъ съ своими выоками нашли въ этомъ адскомъ, степномъ каосѣ, очень немногіе; джуламейки довелось раскинуть съ большими, самыми му-

чительными усиліями; объ огнѣ нечего, конечно, было и думать... Всю ночь свирѣпствовала эта разыгравшаяся снѣговая стихія; многіе готовились къ смерти. Вдругь, на счастіе отряда, къ утру буранъ сталъ стихать... Но когда совсѣмъ разсвѣло, и надо было подняться съ ночлега, то прежде чѣмъ выступить въ походъ, довелось совершить печальный обрядъ нѣсколькихъ похоронъ разомъ... И лишь маленькіе снѣговые бугорки, образованшіеся на мѣстѣ ночлега, могли повѣдать буйному вѣтру въ этой безлюдной степи о количествѣ жертвъ и о тѣхъ страданіяхъ, которыя выпали въ эту присно-памятную ночь на долю геройской горсти русскихъ воиновъ, безмолвно и безропотно полагавшихъ животъ свой въ борьбѣ со стихійными силами...

Возвращеніе на Эмбу. — Сагатемирскій лагерь. — Оффиціальныя и дъйствительныя потери. —Двъ новыя неудачи. —Желъзная натура генерала Перовскаго. —Новая услуга султана Айчувакова. —Отьъздъ генераловъ Перовскаго и Молоствова въ Оренбургъ. —Прибытіе въ Оренбургъ. —Поляки и татары и ихъ ежиданія. —Ходатайство о новой экспедиціи въ Хиву. — Отказъ изъ Петербурга. — Выступленіе отряда съ Эмбы. —Взрывъ укръпленія.

Между 14 и 17 февраля всв четыре отдвленія колонны стали подходить къ Эмбенскому укрвиленію пройдя, слвдовательно, 170 версть отъ Чушка-Куля въ 12—14 дней. Для нихъ, по распоряженію Перовскаго, были уже заготовлены особыя лазаретныя мвста въ нвсколькихъ верстахъ за Эмбой, по р. Сага-Темиру: для здоровыхъ людей поставлены новыя киргизскія кибитки, а для больныхъ просторные камышевые балаганы; лишніе котлы передвланы на печи, и пр.; нвсколько десятковъ уцвлввшихъ верблюдовъ были отогнаны въ камыши, росшіе по берегамъ Сага-Темира, для самопрокормленія. Изъ двухъ тысячъ этихъ несчастныхъ животныхъ, взятыхъ колонною изъ Чушка-Куля, пало, за время 12—14 дней, 1780 головъ, то-есть почти 90%....

Тотчасъ же по прибытіи въ Эмбу колонны, генералъадъютантъ Перовскій отправилъ второе оффиціальное донесеніе въ Петербургъ о неуспѣшномъ походѣ предпринятой экспедиціи въ Хиву.

На Эмбу генералъ-адъютантъ Перовскій прибылъ нъсколькими днями ранъе колонны, уъхавъ впередъ послѣ бурана 10 февраля. Овъ пріѣхаль едва живой: открывшаяся еще въ Чушка-Кулѣ рана въ груди мучила его страшно; ему нуженъ былъ безусловный покой, а овъ, какъ извѣстно, ѣхалъ за отрядомъ, хотя и въвозкѣ, но въ тѣ же двадцати и тридцати-градусные морозы. Плохою и изрытою дорогою его страшно било и качало; овъ даже не имѣлъ, во время послѣднихъ дней на пути къ Эмбѣ, ни теплой пищи, ни горячаго чая.

По прибытіи на Эмбу, генераль узналь двѣ печальныя вѣсти. Первая состояла въ томъ, что десять парусныхъ судовъ, отправленныхъ въ октябрѣ 1839 года, изъ Астрахани на Ново-Александровскъ и далѣе съ различными запасами и продовольствіемъ для отряда, не могли, за противными вѣтрами, дойти до этого форта и вернулись обратно въ Астрахань. Слѣдовательно, на помощь съ этой стороны разсчитывать было нечего. Вторая печальная вѣсть, ожидавшая главноначальствующаго въ Эмбъ, заключалась въ томъ, что нѣсколько сотъ свѣжихъ верблюдовъ, высланныхъ по его требованію изъ Оренбурга сюда, на Эмбу, были отхвачены въ степи кайсаками; сопровождавшій же этихъ верблюдовъ корнеть Аитовъ былъ взять и переданъ (т. е. проданъ) тѣми же кайсаками въ Хиву, въ неволю.

Но все это — и рана, и бользнь, и эти двъ горькія въсти — къ счастію, не одольли атлетической натуры генерала Перовскаго и его жельзнаго здоровья, и по приходь въ Эмбу, десять дней спустя, онъ быль настолько уже здоровь, что съль на коня и отправился въ Сага-Темирскій лагерь посмотръть на остатки своихъ героевъ-солдать, изъ которыхъ, по его словамъ (сказаннымъ впослъдствіи военному министру), "каждый заслужиль по золотому Георгію".

Въ началъ марта, когда вернувшіеся изъ Чушка-Куля люди немного отдохнули, начались сборы и приготовленія къ обратному отступленію въ Оренбургъ. Но чтобы подняться и двинуться въ путь съ честью, т. е. не бросая артиллеріи, нужны были верблюды. Ихъ-то и не было почти въ отрядъ. Тъ, которые, вслъдствіе крайняго изнуренія, оставались въ Эмбенскомъ украпленіи, и тв, что недавно пришли съ колонной, не оправились еще, по неимънію подножнаго корма; къ тому же, всъхъ то ихъ осталось лишь около тысячи головъ отъ 10,450 штукъ, взятыхъ отрядомъ въ Оренбургъ. Но тутъ на помощь отряду явился все тотъ же султанъ Айчуваковъ и, по просьбъ генерала Перовскаго, доставилъ въ концъ марта мъсяца, 850 свъжихъ и кръпкихъ верблюдовъ, вполнъ пригодныхъ для пути. Изъ этого числа четыреста штукъ были опредълены для Перовскаго, его конвоя и штаба, а также и для всвхъ твхъ больныхъ и изнуренныхъ офицеровъ, которые, по нездоровью своему не могли оставаться долже въ Эмбенскомъ укрвпленіи и нуждались въ серьезномъ и продолжительномъ лъченіи. Весь остатокъ отряда, равно какъ и вся артиллерія, остались въ Эмбенскомъ укрвпленіи до весны, или вообще до дальнъйшихъ распоряженій изъ Оренбурга. Старшимъ въ оставшемся отрядъ былъ назначенъ ген.-м. Толмачевъ, уже оправившійся отъ своей бользни; на Эмбъ же были оставлены: ген.-л. Ціолковскій и полковники Бизяновъ, Кузьминскій, Геке и Мансуровъ. Отрядъ, оставленный въ укръпленіи, считался, по прежнему, состоящимъ изъ четырехъ колоннъ, и начальниками ихъ были назначены вышеназванные четыре полковника; генералъ же Толмачевъ былъ, такъ сказать, общимъ начальникомъ всего отряда, замънявшимъ отъъзжающаго Перовскаго. Ціолковскому не было дано никакого назначенія.

1-го апрѣля 1840 года, генералъ-адъютантъ Перовскій, въ сопровожденіи совсѣмъ больного, лежавшаго въ возкѣ безъ движенія, генерала Молоствова, а также и всѣхъ больныхъ офицеровъ и юнкеровъ, выступилъ

изъ Эмбенскаго укръпленія. Половина 400 верблюдовъ была запряжена попарно и тройками въ кое-какъ сколоченныя сани и въ возки, гдъ размъщались больные офицеры, юнкера и нъсколько десятковъ старыхъ, заслуженныхъ "кандидатовъ"; на остальныхъ двухстахъ верблюдахъ были вьюки главноначальствующаго, его штаба, докторовъ, фельдшеровъ и больныхъ. Двадцать человъкъ, уцълъвшихъ отъ дивизіона конно-регулярнаго полка, были посажены на козачьихъ лошадей и состояли въ родъ конвоя при генералъ Перовскомъ; въ этомъ оригинальномъ караванъ была лишь одна рота 2-го линейнаго баталіона—въ вид'в эскорта. У взжая изъ укръпленія и прощаясь съ людьми, генераль выразилъ надежду, что, быть можеть, вскоръ онъ вернется сюда съ новыми боевыми силами изъ Оренбурга-для новаго и болъе удачнаго похода на Хиву; въ этихъ видахъ, какъ объяснилъ онъ людямъ, и остается пока въ укръпленіи вся артиллерія. Перовскій говорилъ это искренно: онъ надъялся, что ему разръшать въ Петербургъ двинуться еще разъ на Хиву.

Караванъ этотъ, сопровождаемый тъмъ же услужливымъ султаномъ Айчуваковымъ, дошелъ въ 12 дней, вполив благополучно, до нашей "линіи" по Уралу и остановился въ ближайшей на дорогъ кръностив Ильинской (нын'в простая станица), расположенной всего въ 110 верстахъ отъ Оренбурга. Здёсь все больные были помъщены въ теплыя козачьи избы, которыхъ никто изъ отряда не видълъ болъе 5-ти мъсяцевъ, и оставлены подъ наблюденіемъ сопровождавшихъ ихъ врачей и фельдшеровъ. Самъ же генералъ Перовскій и весь его штабъ, равно какъ и генералъ Молоствовъ, вывхали въ Оренбургъ на почтовыхъ лошадяхъ, уже на колесахъ, такъ какъ санный путь пропадалъ и снъгъ лежалъ лишь въ степи да по оврагамъ. Для Перовскаго и Молоствова едва нашли въ станицъ два дорожныхъ плетеныхъ тарантаса: въ одномъ помъстился Молоствовъ съ

докторомъ, въ другомъ Перовскій съ штабсъ-капитаномъ Никифоровымъ. Въ ночь съ 13 на 14 апръля эти два тарантаса въвхали въ Оренбургъ.

Оренбургъ встрътилъ генералъ-адъютанта Перовскаго еще менъе привътливо, чъмъ Парижъ, въ 1812 году, Наполеона І. Люди-"жрецы минутнаго, поклонники успъха" – ръшили уже, что карьера Перовскаго погублена навсегда, что дни его сочтены... что слъдуеть ожидать, со дня на день, отозванія его изъ Оренбурга... Съ особеннымъ, совсемъ уже не скрываемымъ злорадствомъ относились къ нему проживавшіе въ Оренбургъ, въ довольно изрядномъ количествъ, поляки, а за ними и татары; первые враждовали противъ генерала изъ-за его походныхъ отношеній къ Ціолковскому, о чемъ, конечно, давно уже знали въ Оренбургъ изъ писемъ поляковъ, бывшихъ въ отрядъ; татары же, надо полагать, радовались собственно тому обстоятельству, что единовърная имъ Хива осталась во всей своей неприкосновенности, и гордыня ея не была и на этоть разъ сломлена.

На другой же день по возвращени Перовскаго въ Оренбургъ, отправлено было къ военному министру и на имя Государя третье донесеніе о результатахъ "военнаго предпріятія въ Хиву". Вмъстъ съ донесеніемъ, генералъадъютантъ Перовскій испрашивалъ Высочайшаго соизволенія на новую экспедицію противу Хивы, которую предполагалъ начать съ конца мая мъсяца. Отвътъ не замедлилъ себя ждать \*): военный министръ гр. Чернышовъ сообщалъ Оренбургскому военному губернатору, что осуществленіе новаго похода въ Хиву не представляется возможнымъ и даже настоятельно необходимымъ... Такой отвъть глубоко огорчилъ Перовскаго, тъмъ болъе,

<sup>\*)</sup> Обыкновенная почта ходила изъ Оренбурга въ Петербургъ въ то время, три недъли; накеты же, отправляемые съ фельдъ-егерями и курьерами, шли восемь дней.

что онъ сопровождался письмомъ конфиденціальнаго карактера, писаннымь какъ бы по порученію того же гр. Чернышова къ Перовскому однимъ изъ лицъ, близко въ то время стоявшихъ къ военному министру (Позеномъ). Въ письмъ этомъ заключалась, между прочимъ, слъдующая фраза, сказанная будто бы княземъ Меньшиковымъ въ отвъть одному высокопоставленному лицу, на его вопросъ: слъдуетъ ли предпринять новый походъ въ Хиву? Князь отвъчалъ: — Для нынъщняго царствованія довольно и одного такого неудачнаго похода \*)...

Получивь отвёть военнаго министра, Перовскій немедленно отправиль приказаніе въ Эмбенское укрѣпленіе оставленному тамъ отряду прибыть въ Оренбургъ, взорвавъ на воздухъ стѣны и всѣ постройки въ укрѣпленіи. Вслѣдствіе этого распоряженія, генералъ-лейтенантъ Толмачевъ выступилъ изъ Эмбы, всѣмъ отрядомъ, 18 мая, взявъ съ собою всю артиллерію и взорвавъ на воздухъ самое укрѣпленіе. Трескъ взлетѣвшихъ на воздухъ стѣнъ былъ послѣднимъ салютомъ немногимъ русскимъ воинамъ, уцѣлѣвшимъ въ этомъ роковомъ, многострадальномъ походѣ, и теперь столь безславно отступавшимъ предъ невидимымъ непріятелемъ, который не осмѣлился даже и подойти близко къ этому геройскому, маленькому отряду...

<sup>\*)</sup> Князь Меньшиковъ имълъ причины недолюбливать В. А. Перовскаго, вспоминая его службу въ морскомъ въдомствъ, когда этотъ честиъйшій человъкъ возставалъ противу непроизводительныхъ и громадныхъ затратъ, дълаемыхъ въ этомъ министерствъ.

Графъ В. О. Адлербергъ былъ все еще за границей... Въ это время никто, кромъ близкихъ родныхъ, даже не посъщалъ опальнаго губернатора: всъ сторонились оть него, какъ оть зачумленнаго. Постояннымъ собесъдникомъ его былъ одинъ штабсъ-капитанъ Никифоровъ, прітхавшій въ Петербургь вмість съ генераломъ; да еще заходили изръдка люди изъ кружка Жуковскаго и Плетнева, да пріятели и друзья В. И. Даля, который лежаль въ это время больной въ Оренбургъ... Лето въ Петербургъ стоядо удущливое и пыльное, и переносить его было для генерала Перовскаго особенно тяжело; перевхать же куда-нибудь на дачу, за городъ, генералъ не ръшался-въ ежечасномъ ожидани приглашенія къ Государю, который, возвратясь изъ-за границы, жилъ то въ Царскомъ Сель, то въ Петергофъ, и навзжаль въ душный Петербургъ изръдка, не болве какъ на нъсколько часовъ. Наконецъ, въ концъ 4-й недъли томительнаго ожиданія, генералъ-адъютанть Перовскій получиль отъ военнаго министра "приглашеніе" пожаловать на другой день въ Михайловскій манежъ, гдв имълъ быть разводъ въприсутствіи Государя, которому онъ и можетъ-де представиться.

На другой день, въ девять часовъ утра, генералъ В. А. Перовскій, одівшись въ полную парадную форму, быль въ Михайловскомъ манежъ. Оказалось, что все уже было готово, и лишь ожидали, съ минуты на минуту, прибытія Государя и великаго князя Михаила Павловича; военный министръ графъ Чернышовъ былъ туть-же. Войдя въ манежъ и увидя, что въ сторонъ войскъ, недалеко отъ праваго фланга, стоитъ небольшая группа генераловъ, съ членами и атташе какого-то посольства, В. А. Перовскій, обойдя ихъ, сталъ совствую отдівльно, неподалеку отъ этой группы. Военный министръ, раздосадованный уже тъмъ обстоятельствомъ, что ген.-адъютантъ Перовскій не подошель къ нему и ружавшей его свитъ, послалъ тотчасъ же своего

адъютанта съ порученіемъ—предложить присоединиться къ общей группъ генераловъ, имъющихъ представиться въ этотъ день Государю.

Генералъ молча выслушалъ адъютанта и стоялъ на одномъ мъстъ "какъ окаменълый" (по словамъ имъющагося у насъ письма); затъмъ медленно началъ ходитъ взадъ и впередъ.

Прошло нъсколько минутъ. Группа генераловъ и члены посольства съ недоумъніемъ поглядывали на представительную фигуру молодого генерала, одътаго въ красивый мундиръ атамана казачьихъ войскъ съ генералъ-адъютантскими вензелями и аксельбантами, въ высокомъ, мерлушчатомъ киверъ съ длиннымъ султаномъ и этишкетами, съ грудью, покрытою звъздами и орденами—русскими и иностранными, съ массою разныхъ медалей, между которыми первое мъсто занимала почетная медаль за войну 1812 г.,—а этотъ генералъ, опустивъ, по привычкъ, на грудь свою красивую курчавую голову, медленно прохаживался взадъ и впередъ на маленькомъ, намъченномъ имъ пространствъ манежа, усыпаннаго пескомъ.

Въ свитъ графа Чернышова, когда вернулся адъютантъ, произошло нъкоторое недоумъніе и даже волненіе; затъмъ, военный министръ послалъ второго адъютанта съ слъдующимъ приказаніемъ:

— Передайте ген.-адъютанту Перовскому, что военный министръ покорнъйше проситъ его не нарушать обычнаго порядка и присоединиться къ общей группълицъ, желающихъ представиться сегодня Государю Императору.

Адъютантъ передалъ это распоряженіе; но генералъ Перовскій выслушаль его такъ же молча и даже не пріостановился въ своемъ медленномъ хожденіи взадъ и впередъ по песку манежа. Посланецъ, сильно озадаченный и сконфуженный, подъбхалъ къ воевному министру и доложилъ ему о своей неудачъ...

ставлялся къ тому случай. В. А. Перовскій презиралъ своихъ враговъ и не боялся ихъ, но постоянно отъ нихъ терпъль и мучился. А туть возстали противу него не только враги, но и стихіи: суровая зима, бураны, "противные вѣтры", отогнавшіе шедшую къ нему на помощь флотилію обратно къ Астрахани... Даже такіе робкіе номады, какъ кайсаки, и тѣ осмѣлились, на этотъ разъ, сдѣлать разбойничье нападеніе на маленькій отрядъ, сопровождавшій пересылаемыхъ на Эмбу, къ отряду, верблюдовъ, забрали этихъ верблюдовъ, а также и офицера съ нѣсколькими человѣками, сопровождавшими транспортъ, и все это, въ качествѣ военныхъ трофеевъ, препроводили въ Хиву.

Хивинская экспедиція обошлась, сравнительно, очень немного, если не считать погибнувшихъ солдать и офицеровъ: изъ ассигнованныхъ на "военное предпріятіе противу Хивы" 1.698,000 рублей и 12 тысячъ червонныхъ (золотомъ), бережливый генераль издержаль лишь немного болѣе полумилліона рублей; да башкирское войско, если перевести на деньги все, что оно доставило, истратило "болѣе милліона" рублей. Это "войско", какъ извъстно, не платило въ то время никакихъ податей и не отбывало ни воинской, никакой (иной повинности; а потому, привлекая его къ участію въ расходахъ на хивинскую экспедицію, Перовскій поступаль вполнѣ справедливо.

Но если бы даже на эту экспедицію истрачено было не полмилліона только русскихь денегь, но всё ассигнованные два и даже дважды-два милліона, то и тогда не слёдовало бы объ этомъ много печаловаться. Если Англія пожертвовала болёе 44 милліоновъ металлическихъ рублей на абиссинскую войну 1867—68 гг., для освобожденія нёсколькихъ десятковъ своихъ подланныхъ, захваченныхъ абиссинцами, то нашему государ-

ству следовало принести неменьшую жертву, намятуя о томъ, что въ неволъ у хивинцевъ томятся не десятки русскихъ людей, а многія сотни. По счастію, почти всв наши пленники были освобождены хивинцами, въ томъ же 1840 году; и съ этой стороны неудачный походъ въ Хиву генерала Перовскаго далъ, совершенно неожиданно, желаемые результаты. Случилось это такъ: Едва только проживавшіе въ Герать англичане узнали изъ достовърныхъ источниковъ, что экспедиціонный отрядъ назначался не для изследованія Аральскаго моря, а прямо для похода въ Хиву, они отправились сами въ Хиву и сумъли склонить хана Алла-Кула на согласіе немедленно освободить русскихъ плънниковъ и установить съ нами правильныя торговыя сношенія, т. е. воспретить ограбление русскихъ купеческихъ каравановъ. Существуеть извъстіе, которое, по желанію англичанъ, держалось въ началъ въ большомъ секреть, что за всъхъ русскихъ плънныхъ англичане уплатили жадному Алла-Кулу своимъ собственнымъ золотомъ и даже приняли на себя всв путевыя издержки на обратное возвращение плънныхъ въ Оренбургъ: такъ велико было ихъ опасеніе новаго похода русскихъ войскъ на Хиву, въ успъхв коего могъ сомнъваться лишь тупой и высоком врный правитель Хивы, гордый безводными и песчаными пустынями, окружавшими его ничтожное и безсильное государство.

И вотъ, 14-го августа 1840 года, прибылъ въ Оренбургъ корнетъ Аитовъ съ двумя русскими бывшими плънниками Хивы, взятыми имъ въ путь въ видъ прислуги; а спустя нъсколько дней, пришли въ Оренбургъ же 416 человъкъ обоего пола русскихъ плънныхъ, томившихся долгіе годы въ Хивъ, въ неволъ. Ихъ сопровождалъ посланецъ хана Атаніасъ-Хаджи. При выступленіи ихъ изъ Хивы, каждому плъннику дали на дорогу по золотому (4 рубля), по мъшку муки и на каждыхъ двухъ человъкъ по одному верблюду. Эти

несчастные встръчены были въ Оренбургъ очень торжественно и радушно: въ ихъ присутствіи быль отслуженъ въ соборъ благодарственный молебенъ и затъмъ устроенъ быль для нихъ объдъ на открытомъ воздухъ, на томъ мъстъ, гдъ выстроенъ нынъ театръ. Посмотръть на освобожденныхъ собралось полгорода, и въ это время разыгрывались тяжелыя и полныя глубокаго трагизма сцены: въ съдомъ, согбенномъ старикъ иная женщина едва узнавала своего красавца-мужа, уведеннаго въ Хиву болъе 25-ти лътъ назадъ; во взросломъ парнъ, "уже потурчившемся", старуха-мать узнавала, по имени или по какимъ-нибудь особымъ, внъщнимъ примътамъ, своего дорогого сына, схваченнаго киргизами десятилътнимъ мальчикомъ и проданнаго въ Хиву...

Плѣнвые разсказали тогда участникамъ бывшей экспедиціи въ Хиву всѣ подробности о снаряженіи двухъ-тысячнаго коннаго отряда туркменовъ-іомудовъ, о гибели этого отряда и о той "побѣдѣ", которая праздновалась хивинцами, когда они узнали, что русскій отрядъ покинулъ Чушка-Кульское укрѣпленіе и отступилъ на Эмбу.

Тъ же плънные явились неумолимыми обвинителями и правдивыми свидътелями противу купца Зайчикова, бывнаго, такъ сказать, тайнымъ коммиссіонеромъ по поставкъ въ Хиву русскихъ невольниковъ. Они разсказивали, затъмъ, что ихъ, по доставкъ въ Хиву, всячески склоняли принять мусульманство, и въ случат успъха, женили на хивинкахъ. Съ дъвушками поступали горазло пооще: ихъ прямо разбирали по гаремамъ. Если ли у плънвика намъреніе бъжать, то дълали по повыше пятки, разръзъ, насипали туда шинаго конскаго волоса и долго, искусственомъ, растравляли рану, чтобы плъннику скоро ходить. Если же кто-нибудь изъ въгалъ изъ Хивы и его ловили, то сажали,

въ страхъ другимъ, на колъ, и несчастный умиралъ въ жесточайшихъ мученіяхъ. Спастись отъ казни, въ случав поимки, быль лишь одинь исходъ-принять исламъ и жениться на хивинкъ, что нъкоторые и дълали. Возвращенные планные объяснили при этомъ, что всёхъ русскихъ людей жило въ Хиве въ неволе болъе тысячи человъкъ, преимущественно забранныхъ туркменами съ рыбныхъ промысловъ на Каспійскомъ моръ и поставленныхъ Зайчиковымъ; но что во время бывшей въ Хивъ холеры, въ 1829 году, умерло ихъ болъе половины; что и теперь еще осталось въ Хивъ нъсколько десятковъ пленныхъ русскихъ-частю по доброй волъ, особенно женщины, не пожелавшія бросить въ Хивъ прижитыхъ ими дътей, а то и по неволь, оставленные самимъ ханомъ, особенно любимые имъ личные его слуги, которые умоляли возвращавшихся пленниковъ похлопотать за нихъ у оренбургскаго начальства, дабы оно настояло и на ихъ возвращеніи. Всл'ядствіе этого, посланному хана, Атаніасу-Хаджи, было объявлено, что онъ и задержанные ранве хивинцы будуть лишь тогда освобождены, когда ханъ возвратить всвхъ остальныхъ русскихъ пленниковъ, насильно удержанныхъ имъ въ Хивъ. Надо замътить, что въ Оренбургъ содержалось подъ карауломъ тоже болъе сотни хивинцевъ: ихъ забирали въ то время когда они являлись на міновой дворъ, по торговымъ дъламъ. Мъра эта подъйствовала какъ нельзя лучше: въ концъ того же 1840 года и въ январъ 1841 прибыли въ Оренбургъ изъ Хивы и всв остальные наши пленные; тамъ остались лишь три беглыхъ солдата, нъсколько десятковъ потурчившихся женщивъ и около сотни калмыковъ, которые сами не пожелали вернуться на родину, такъ какъ, будучи магометанами, поженились на туркменкахъ и хивинкахъ и обзавелись семьями и своимъ хозяйствомъ.

Тотчасъ же по прибытіи нашихъ последнихъ плен-

ныхъ, были отправлены въ Хиву всѣ забранные нами ранѣе подданные кана Алла-Кула, надѣленные на дорогу болѣе щедро, чѣмъ надѣлены были наши. При отъѣздѣ изъ Оренбурга Атаніаса-Хаджи, съ нимъ былъ заключенъ обстоятельный торговый договоръ о безпрепятственномъ проходѣ въ Хиву и обратно русскихъ купеческихъ каравановъ и посланецъ хана далъ обѣщаніе, отъ имени своего правителя, воспретить отнынѣ туркменамъ-іомудамъ и хивинскимъ киргизамъ грабить въ степи наши караваны \*).

Такимъ образомъ, экспедиція, предпринимавшаяся въ Хиву, дала всё тё результаты, которые отъ нея желались и ожидались, т. е. возвращеніе плённыхъ и свободу торговли. Вслёдствіе такихъ мирныхъ и покорныхъ дёйствій хивинскаго хана, были отмёнены въ томъ же 1840 году, по высочайшему повелёнію, всё сдёланные генераломъ Перовскимъ предъ отъёздомъ его въ Петербургъ распоряженія о новомъ походё въ Хиву. Приказъ о томъ былъ очень громкій, и воспослёдовалъ онъ, главнымъ образомъ, по настоянію канцлера Нессельроде, очень желавшаго успокоить англичанъ и какъ бы извиниться предъ ними, что безъ ихъ позволенія мы рёшились - было двинуться на Востокъ...

Слъдуетъ упомянуть также и о главномъ результатъ, который дала русскимъ военнымъ людямъ неудачная экспедиція генерала Перовскаго въ Хиву: она научила—какъ снаряжать походы въ Среднюю Азію. Горькимъ уро-

<sup>\*)</sup> Къ сожальнію, договорь этоть не быль даже оформлень хивинцами, такь какъ ханъ отказался, въ первое посольство наше въ Хиву, въ 1841 году, подписать его. Впослъдствін, въ 1842 году, новому нашему посольству, благодаря перемънъ правителя въ нвъ, удалось-таки добиться подписанія торговаго договора, корыя, впрочемъ, выполнялся хивинцами недолго.

комъ 1839 г. воспользовался покойный К. П. Кауфманъ, не только въ системъ и порядкъ снаряженія самой экспедиціи и въ пути слъдованія ея черезъ степь, но даже и во времени года: вмъсто поздней осени, онъдвинулся въ Хиву раннею весною.

## XIV.

Извъстіе о поъздкъ Государя за границу.—Отъъздъ генерала Перовскаго въ Петербургъ.—Сухой пріемъ у военнаго министра.—
Томительныя ожиданія аудіенціи у Государя.—Приглашеніе прибыть въ Михайловскій манежъ.—Сцена съ гр. Чернышовымъ.—
Свиданіе съ Государемъ.—Переъздъ въ Петергофскій дворецъ.—
Представленія къ наградамъ.—Новые помыслы о Хивинскомъ походъ.—Отъъздъ генерала Перовскаго за границу.

Когда генералъ-адъютантъ Перовскій вернулся въ Оренбургъ, то вскорт изъ получаемыхъ имъ петербургскихъ писемъ онъ убъдился окончательно, что о новомъ походт въ Хиву нечего было и думать; что, напротивъ, слъдуетъ тать въ Петербургъ, въ качествт обвиняемаго, и оправдываться. Объ этомъ, между прочимъ, писалъ ему неизмънно къ нему расположенный министръ двора, графъ В. Ө. Адлербергъ. Но тать тотчасъ же въ Петербургъ было немыслимо: Перовскій нуждался хотя въ небольшомъ отдыхъ, а его открывшаяся рана—въ лъченія; къ тому же, наступила въ апрълъ самая распутица.

Въ концѣ апрѣля, Перовскій получилъ конфиденціальное письмо отъ московскаго почтъ-директора Булгакова \*), извѣщавшее его, что Государь собирается ѣхать въ Варшаву, а оттуда въ Эмсъ. Это извѣстіе было крайне непріятно для Перовскаго, который, будучи безъвины виноватымъ, желалъ, конечно, оправдаться какъможно скорѣе; а для этого ему необходимо было личное свиданіе съ Государемъ, который (онъ зналъ и былъ увѣренъ) терпѣливо выслушаетъ его и не обвинитъ.

<sup>\*)</sup> А. Я. Булгаковъ быль, какъ называли его, "всеобщій одолжитель": онъ зналь все и всёхъ; для аристократическаго кружка Москвы онъ замѣняль нынѣшнія газеты и телефонныя агентства. Этимъ и объясняются обстоятельныя сообщенія о походѣ въ Хиву, дѣлаемыя нарочито Перовскимъ въ его письмахъ къ московскому ктору.

Въ половинъ мая генералъ Перовскій вытхалъ, наконецъ, въ Петербургъ. Онъ тхалъ безостановочно и пробылъ лишь одинъ день въ Москвъ; тъмъ не менъе, онъ прибылъ въ Петербургъ лишь 3-го іюня. За два дня передъ тъмъ возвратился изъ-за границы Государь, но графъ Адлербергъ, на содъйствіе котораго и дружбу такъ разсчитывалъ Перовскій, не вернулся вмъстъ съ Государемъ, а остался на нъкоторое время въ Эмсъ, при больной императрицъ Александръ Феодоровнъ, лъчившейся тамъ. Такимъ образомъ, Перовскій лишенъ былъ возможности предстательства предъ Государемъ и испрошенія у него аудіенціи.

На другой же день своего прівада въ Петербургь, генераль-адъютанть Перовскій, въ силу обычной воинской дисциплины и установленнаго порядка, отправился представиться военному министру гр. Чернышову, своему завъдомому недоброжелателю и тайному врагу. Гр. Чернышовъ принялъ его очень сухо, въ общей пріемной, ни о чемъ не спрашиваль и на заявленіе Перовскаго, что онъ, по званію генераль-адъютанта и по должности командира отдъльнаго корпуса, желаль бы представиться Государю, небрежно отвъчаль:

 Я извѣщу, когда Государю благоугодно будетъ васъ видѣть.

Въ той же пріємной военнаго министра В. А. Перовскій могь лишній разъ уб'вдиться въ людскомъ ничтожеств'в, навыкшемъ поклоняться лишь усп'яху: н'всколько челов'вкъ изъ числа представлявшихся и одинъ директоръ канцеляріи министра, бывшіе давними знакомыми генерала Перовскаго, постарались его не узнать и отвернулись отъ него.

Генералъ Перовскій вернулся отъ военнаго министра мрачный и почти больной, и для него настали самые горькіе и тяжелые въ его славной и честной жизни дви: прошла недъля, другая, третья—отъ военнаго министра нътъ извъстія о днъ представленія Государю...

Графъ В. О. Адлербергъ былъ все еще за границей... Въ это время никто, кромъ близкихъ родныхъ, даже не посъщалъ опальнаго губернатора: всъ сторонились оть него, какъ оть зачумленнаго. Постояннымъ собесъдникомъ его былъ одинъ штабсъ-капитанъ Никифоровъ, прівхавшій въ Петербургь вмаста съ генераломъ; да еще заходили изръдка люди изъ кружка Жуковскаго и Плетнева, да пріятели и друзья В. И. Даля, который лежаль въ это время больной въ Оренбургъ... Лето въ Петербурге стояло удушливое и пыльное, и переносить его было для генерала Перовскаго особенно тяжело; перевхать же куда-нибудь на дачу, за городъ, генералъ не ръшался-въ ежечасномъ ожидани приглашенія къ Государю, который, возвратясь изъ-за границы, жиль то въ Царскомъ Сель, то въ Петергофъ, и наважаль въ душный Петербургъ изръдка, не болъе какъ на нъсколько часовъ. Наконецъ, въ концъ 4-й недъли томительнаго ожиданія, генералъ-адъютанть Перовскій получиль отъ военнаго министра "приглашеніе" пожаловать на другой день въ Михайловскій манежъ, гдъ имълъ быть разводъ въприсутствіи Государя, которому онъ и можетъ-де представиться.

На другой день, въ девять часовъ утра, генералъ В. А. Перовскій, одъвшись въ полную парадную форму, быль въ Михайловскомъ манежъ. Оказалось, что все уже было готово, и лишь ожидали, съ минуты на минуту, прибытія Государя и великаго князя Михаила Павловича; военный министръ графъ Чернышовъ былъ туть-же. Войдя въ манежъ и увидя, что въ сторонъ войскъ, недалеко отъ праваго фланга, стоитъ небольшая группа генераловъ, съ членами и атташе какого-то посольства, В. А. Перовскій, обойдя ихъ, сталъ совсъмъ отдъльно, неподалеку отъ этой группы. Военный министръ, раздосадованный уже тъмъ обстоятельствомъ, что ген.-адъютантъ Перовскій не подошелъ къ нему и окружавшей его свитъ, послалъ тотчасъ же своего

адъютанта съ порученіемъ—предложить присоединиться къ общей группъ генераловъ, имъющихъ представиться въ этотъ день Государю.

Генералъ молча выслушалъ адъютанта и стоялъ на одномъ мъстъ "какъ окаменълый" (по словамъ имъющагося у насъ письма); затъмъ медленно началъ ходить взадъ и впередъ.

Прошло нъсколько минутъ. Группа генераловъ и члены посольства съ недоумъніемъ поглядывали на представительную фигуру молодого генерала, одътаго въ красивый мундиръ атамана казачьихъ войскъ съ генералъ-адъютантскими вензелями и аксельбантами, въ высокомъ, мерлушчатомъ киверъ съ длиннымъ султаномъ и этишкетами, съ грудью, покрытою звъздами и орденами—русскими и иностранными, съ массою разныхъ медалей, между которыми первое мъсто занимала почетная медаль за войну 1812 г.,—а этотъ генералъ, опустивъ, по привычкъ, на грудь свою красивую курчавую голову, медленно прохаживался взадъ и впередъ на маленькомъ, намъченномъ имъ пространствъ манежа, усыпаннаго пескомъ.

Въ свить графа Чернышова, когда вернулся адъютантъ, произошло нъкоторое недоумъніе и даже волненіе; затъмъ, военный министръ послалъ второго адъютанта съ слъдующимъ приказаніемъ:

— Передайте ген.-адъютанту Перовскому, что военный министръ покорвъйше проситъ его не нарушать обычнаго порядка и присоединиться къ общей группъ лицъ, желающихъ представиться сегодня Государю Императору.

Адъютантъ передалъ это распоряженіе; но генералъ Перовскій выслушаль его такъ же молча и даже не пріостановился въ своемъ медленномъ хожденіи взадъ и впередъ по песку манежа. Посланецъ, сильно озадаченный и сконфуженный, подъбхалъ къ воевному министру и доложилъ ему о своей неудачъ...

Спустя нѣсколько минуть, все зашевелилось и подтянулось: въ дверяхъ манежа показался Императорь, сопутствуемый великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ. Государь подошелъ къ фронту, принялъ рапортъ военнаго министра и ноздоровался съ людьми... Въ это время взглядъ его повернулся въ бокъ: онъ увидѣлъ, что въ сторонѣ отъ всѣхъ стоитъ монументальная фигура генерала, съ поднятою "подъ козырекъ" правою рукою...

Государь нахмурился: очевидно, нарушался "обычный порядокъ"...

- Кто это такой?—спросилъ онъ недовольнымъ голосомъ у военнаго министра.
- Это генералъ-лейтенантъ Перовскій, ваше величество.
- Перовскій?! радостно воскликнулъ Государь и быстро направился къ одиноко стоявшему генералу...
- Здравствуй, Перовскій, здравствуй! торопливо заговориль Николай Павловичь, и крѣпко поцѣловаль Перовскаго.—Какъ я радъ, что вижу тебя!.. Давно-ли ты пріѣхаль?
  - Почти уже мъсяцъ, какъ я въ Петербургъ.
- Почему же ты не явился до сихъ поръ ко мнъ?!
   удивленно спросилъ Императоръ.
- Такъ угодно было господину военному министру, отвъчалъ Перовскій.

Лицо Государя омрачилось... Онъ взялъ нодъ руку Перовскаго и, обращаясь къ великому князю, проговорилъ: —Замѣни, братъ, меня на сегодня, — и, совершенно не замѣчая графа Чернышова и его растеряннаго, поблѣднѣвшаго лица, вышелъ изъ манежа, попрежнему подъ руку съ Перовскимъ, посадилъ его съ собою въ коляску и повезъ во дворецъ... Въ тотъ же день вечеромъ, Перовскій, по приглашенію Государя, переѣхалъ на жительство въ Петергофъ, гдѣ былъ въ это время дворъ, и ему были отведены во дворцѣ особые покои.

Такимъ образомъ вознагражденъ былъ этотъ мужественный, гордый и даровитый человъкъ за всъ свои страданія и муки и за всъ приниженія, терпъливо имъ вынесенныя. Въ лицъ русскаго царя нашелся единственный справедливый и милостивый судія дълъ и несчастій главнаго начальника экспедиціоннаго отряда, погибшаго въ неудачномъ походъ въ Хиву \*).

Болъе двухъ дней Императоръ Николай Павловичъ не отпускалъ отъ себя генерала Перовскаго ни на шагъ какъ говорится: онъ внимательно разспрашивалъ и выслушивалъ все, что касалось несчастнаго похода и его бъдствій. Государь, по разсказамъ самого Перовскаго былъ особенно сильно пораженъ и тронуть до слезъ, когда бывшій главный начальникъ отряда сталъ передавать ему подробно о страшной ночи на 10-е февраля, когда во время бурана всъ въ отрядъ готовились къ смерти, и не стихни этотъ буранъ на другой день, на Эмбу не вернулся бы изъ "отдъльной колонны" ни одинъ человъкъ...

Государь самъ потребоваль отъ Перовскаго, чтобы онъ немедленно сдълалъ общее представление къ наградамъ; при этомъ приказалъ ему представить буквально всѣхъ офицеровъ и генераловъ "и чтобъ солдаты не были забыты"... Черезъ нъсколько дней, представление это было сдълано и тотчасъ же утверждено Государемъ, поручившимъ Перовскому "лично передать его графу Чернышову для исполнения".

Воже мой, какъ согнулись тогда передъ Перовскимъ всъ тъ, которые такъ недавно отъ него отворачивались и старались даже совсъмъ не узнавать его!.. А онъ, до-

<sup>\*)</sup> Въ Англіи военные авторитеты того времени отдавали, тоже, должную дань героизму Перовскаго въ его несчастномъ походъ. Съ особеннымъ уваженіемъ относился къ нему знаменитый Веллингтонъ, восхищавшійся именно мужествомъ и самоотверженіемъ Перовскаго, какъ военноначальника.

вольный и счастливый, словно помолодѣвшій на нѣсколько лѣть, скромно ходиль по аллеямъ Петергофскаго парка, опустивъ на грудь свою курчавую голову и обдумывая новый походъ въ Хиву, настоятельную необходимость и неизбѣжность котораго онъ сознавалътеперь болѣе, чѣмъ прежде. Но всѣ его попытки въ этомъ направленіи были графами Нессельроде и Чернышовымъ отклонены. Въ началѣ августа, у Перовскаго вновь открылась дурно залѣченная старая рана въ груди, и Государь убѣдилъ его уѣхать лѣчиться за границу, пожаловавъ на эту поѣздку 20 тысячъ рублей (асс.).

## XV.

Всеобщія награды. — Увольненіе отъ службы и смерть генерала Ціолковскаго. — Миссія капитана Никифорова въ Хиву и его смерть. — Трагическая кончина генерала Данилевскаго. — Генералы Молоствовъ и Геке. — Подполковникъ Г. Н. Зеленинъ. — Назначеніе въ Оренбургъ генерала Обручева. — Вторичная служба генерала Перовскаго въ Оренбургскомъ краъ. — Коканскій походъ и взятіе кръпости Акъмечети. — Возведеніе въ графское достоинство. — Смерть графа В. А. Перовскаго.

Въсти изъ Петербурга о ласковомъ и милостивомъ пріемъ, оказанномъ генералу Перовскому Государемъ, дошли до Оренбурга вмъстъ съ высочайшими приказами о пожалованныхъ за походъ наградахъ: эти въсти привезъ штабсъ-капитанъ Никифоровъ, явившійся въ Оренбургъ уже въ чинъ капитана и съ пожалованнымъ ему орденомъ св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ. Эти въсти, равно какъ и пожалованныя награды, сильно порадовали и оживили совсъмъ было пріунывшихъ участниковъ похода, оставшихся еще въ живыхъ. Всъ получили или ордена, или слъдующіе чины и по годовому не въ зачеть окладу жалованья; всъмъ нижнимъ чинамъ были даны также денежныя награды, а юнкера и унтеръ-офицеры топографы были произведены въ пра-

порщики; даже генералъ-мајоръ Цјолковскій получилъ Анненскую звъзду, хотя, спустя всего недълю послъ этой награды, въ Оренбургъ полученъ быль высочайшій приказъ, коимъ Ціолковскій увольнялся оть службы по домашнимъ обстоятельствамъ. Эта отставка, состоявшаяся безъ желанія и прошенія жестокосердаго поляка, сильно оскорбила его самолюбіе: онъ въ следующую же ночь вывхаль въ свое имъніе, отстоящее 80 съ чъмъ-то верстъ отъ Оренбурга. Тамъ онъ вновь принялся-было за прежнее, истязуя уже не солдать, а своихъ кръпостныхъ людей; но они ие въ силахъ были перенести звърскія жестокости этого злого человъка, и спустя всего три недвли по отъвздв Ціолковскаго изъ Оренбурга, въ этотъ городъ пришло извъстіе, что генералъ убить своими кръпостными. Случилось это такъ.

Тоть самый поваръ, котораго Ціолковскій наказывалъ во время экспедиціи чуть не ежедневно, ръшился избавить крипостную дворню оть злого барина, ставшаго еще болве злымъ по прівздв въ деревню, вследствіе своей невольной отставки. Для приведенія своего намъренія въ исполненіе, поваръ выбралъ темный и теплый августовскій вечеръ. Въ дом'в были отворены всв окна. Ціолковскій сидель вь своемь кабинеть и читалъ книгу, облокотившись на ладонь правой руки, пуля попала ему прямо въ високъ, такъ что онъ не пошевельнулся и даже не перемънилъ позы — какъ сидълъ, прислонившись къ письменному столу, такъ и остался. Поваръ, взглянувъ послъ выстръла въ окно и увидя, что баринъ не упалъ, вообразилъ, что промахнулся и бросился бъжать; неподалеку оть дома была картофельная яма, въ которой онъ и спрятался; тамъ онъ просидълъ до утра, пока мимо ямы шли на работу крестьяне и громко говорили о смерти барина. Услышавъ слово "смерть", поваръ догадался, что онъ не далъ промаха, вышелъ изъ ямы, прямо прошелъ въ домъ, гдѣ быль уже становой приставъ, объявилъ ему о своей винѣ и спокойно отдался въ руки правосудія. Таковъ, значить, былъ страхъ передъ генераломъ Ціолковскимъ, что предстоящее повару наказаніе чрезъ палача, на эшафотѣ, было ничто въ сравненіи съ тѣми истязаніями, которымъ могъ подвергнуть виновнаго самъ Ціолковскій, еслибы поваръ промахнулся. "Такимъ образомъ окончилъ свою жизнь этотъ варваръ рода человѣческаго",—говорится въ имѣющихся у меня запискахъ подполковника Г. Н. Зеленина.

Остается сказать еще нѣсколько словъ о другихъ дѣйствующихъ лицахъ нашего повѣствованія.

Капитанъ Никифоровъ былъ назначенъ, по рекомендаціи генерала Перовскаго, начальникомъ миссіи въ Хиву, отправленной туда въ 1841 г. Но онъ держалъ себя съ ханомъ Алла-Куломъ съ такимъ достоинствомъ, а по словамъ хивинцевъ "такъ гордо и дерзко", что не добился у нихъ ничего и увхалъ изъ Хивы въ Оренбургъ съ неподписаннымъ торговымъ договоромъ. Возвращаясь, затвмъ, съ отчетомъ о своей неудачной миссіи въ Петербургъ, онъ завхалъ по дорогъ къ своей старушкъ-матери въ ен маленькое имъньице, находившееся близъ Сызрани, и тамъ неожиданно умеръ отъразрыва сердца.

Командиръ авангардной колонны полковникъ Данилевскій отправился въ Хиву въ слѣдующемъ 1842 г., во главѣ цѣлаго посольства, добился-таки отъ хана подписанія торговаго трактата, былъ произведенъ за это въ генералъ-маіоры и перешелъ на службу въ Петербургъ. Жизнь свою онъ окончилъ трагически. Будучи замѣчательно красивъ собою и имѣя всего 35 лѣтъ отъ роду, онъ страстно влюбился въ одну славянскую владѣтельную княжну и пользовался взаимностью; но на бракъ этотъ не согласились ея родители и рѣшили увезти ее на родину. Въ осеннія сумерки, на первой же почтовой станціи отъ Петербурга къ Москвѣ, едва только заложили лошадей въ карету, въ которой ѣхало семейство княжны и она сама, какъ къ лошадямъ спереди подошелъ высокаго роста молодой генералъ и выстрѣлилъ себѣ въ ротъ. Лошади поднялись-было на дыбы, затѣмъ рванулись впередъ, и карета проѣхала по труну уже скончавшагося Данилевскаго...

Генералъ-маіоръ Молоствовъ, воспротивившійся отступленію отряда съ Эмбы, былъ впослёдствіи наказнымъ атаманомъ Оренбургскаго казачьяго войска; а полковникъ Геке, въ чинъ генералъ-лейтенанта, назначенъ былъ наказнымъ же атаманомъ Уральскаго казачьяго войска.

Ген.-лейт. Толмачевъ, погубившій окончательно свое здоровье во время экспедиціи, получиль ордень Бѣлаго Орла, полную пенсію и уѣхалъ къ себѣ на родину, въ Тамбовскую губернію.

Сошли въ могилу почти и всё остальные участники героическаго зимняго похода въ Хиву въ 1839 году, и въ настоящее время, по прошествіи боле полувека со времени этой экспедиціи, въ Оренбурге и его увадахъ находятся въ живыхъ несколько лишь человекъ, которые весьма охотно и съ замечательною скромностію разсказывають о всёхъ ужасахъ, выпавшихъ на ихъ долю въ Хивинскомъ походе.

Изъ унтеръ-офицеровъ топографовъ, бывшихъ въ отрядъ совсъмъ юношами, были живы еще (въ 1891 г. два брата Зеленины, оба подполковники въ отставкъ; старшій изъ нихъ, Георгій Николаевичъ, составившій краткія записки о зимнемъ походъ въ Хиву, получаетъ шестисотъ-рублевую пенсію и настолько былъ бодръ и кръпокъ, что служилъ безвозмездно членомъ мъстнаго отдъленія Крестьянскаго Поземельнаго Банка.

Вмъсто генералъ-адъютанта Перовскаго, командиромъ отдъльнаго Оренбургскаго корпуса и военнымъ

губернаторомъ былъ вскоръ же назначенъ генералълейтенантъ Обручевъ, оставившій по себъ въ Оренбургъ добрую память честнаго и вполвъ доступнаго человъка.

Зальчивъ кое-какъ свою тяжелую турецкую рану за-границей, генералъ-адъютантъ В. А. Перовскій вернулся въ Россію, и его вновь стало тянуть на Востокъ. Онъ горячо доказывалъ необходимость и неизбъжность нашего поступательнаго движенія въ Среднюю Азію. Его благосклонно выслушивали, но не соглашались съ нимъ. Тъмъ не менъе, онъ все-таки добился учрежденія въ Оренбургъ особаго генераль-губернаторства и быль первымъ генераль-губернаторомъ, назначеннымъ на этотъ пость. Въ это время, соседние съ нами владътели средне-азіатскихъ ханствъ вновь подняли головы и стали чинить нашимъ торговымъ людямъ всяческія обиды и притесненія. Дервость ихъ особенно усилилась въ то время, когда они узнали, что единовърная имъ Турція находится съ нами въ войнъ. Вслъдствіе этого, въ 1853 г. быль предпринять генераль-губернаторомъ В. А. Перовскимъ знаменитый Коканскій походъ, окончившійся для насъ полною поб'йдою и взятіемъ сильной коканской крѣпости Акъ-Мечети, переименованной впоследстви въ "Форть Перовскій". За этоть собственно походъ Перовскій и возведень быль, въ 1855 г., въ графское достоинство.

Оренбургскимъ краемъ В. А. Перовскій управлялъ до апрѣля 1857 г. Въ августѣ 1856 г., онъ уѣхалъ паъ Оренбурга въ Москву, на коронацію покойнаго Государя Александра Николаевича, награжденъ былъ орденомъ Андрея Первозваннаго и возвратился въ излюбленный имъ край. Но годы, долгій плѣнъ, походы и раны сломили, наконецъ, желѣзный организмъ Перовскаго... Онъ сталъчасто хворать, попросился на покой—и 7 апрѣля 1857 г. былъ уволенъ. Затѣмъ, онъ, по совѣту врачей, уѣхалъ въ

Крымъ, и тамъ, въ имѣніи князя Воронцова Алупкъ, 8 декабря, 1857 года, тихо скончался... А такъ какъ онъ, предчувствуя свою скорую кончину, говорилъ, всего за недълю до смерти, окружающимъ, что радуется тому, что умираетъ вблизи Чернаго моря, постоянный шумъ и плескъ котораго ему такъ нравятся, то его и похоронили въ извѣстномъ Георгіевскомъ монастыръ, расположенномъ вблизи Севастополя, на отвѣсномъ берегу моря; мъсто же для гроба графа Василія Алексъевича Перовскаго было высъчено въ скалъ, омываемой у своего подножія волнами этого въчно неспокойнаго моря...

## Эпилогъ.

Со времени зимняго похода въ Хиву прошло 33 года. Въ Хивъ и въ Россіи смънились правители: Хивою заправляль гордый Мухамедъ-Рахимъ-Богударъ-Ханъ, въ Россіи дарствовалъ Императоръ Александръ Николаевичъ. Но нравы руководителей хивинской политики и ихъ недоброжелательныя отношенія къ Россіи не изм'внились за это время къ лучшему: подущаемые иноземными совътниками, они, напротивъ, становились годъ отъ году хуже и хуже. Хивинцы не хотъли признавать даже твхъ договоровъ, которые были ранве ими же самими подписаны. Когда мъра русскаго долготеривнія, наконецъ, истощилась, предпринять былъ знаменитый походъ въ Хиву, подъ общимъ начальствомъ генералъадъютавта К. П. Кауфмана, — и воть, въ саду Хивинскаго хана, 2-го іюня 1873 г., произошла слъдующая историческая сцена, которую мы, ради ея глубокаго интереса, и позволимъ себъ привести здъсь.

"Ханъ Мухамедъ-Рахимъ-Богударъ вернулся, наконецъ, въ Хиву и явился къ побъдителю.

"Генералъ Кауфманъ принялъ его подъ вязами, предъ своею палаткой. Здѣсь была платформа изъ кирпичей, устланная теперь коврами, уставленная стульями и столами. На этой-то платформъ произошло первое свиданіе генерала Кауфмана съ ханомъ.

"Едва разнесся по Хивъ слухъ о прівздъ хана, всъ собрадись вокругъ генерала Кауфмана, интересуясь видъть властелина, о которомъ слышали такъ много. Теперь онъ довольно смиренно въвхалъ въ свой собственный садъ, сопровождаемый свитой человъкъ въ двадцать; когда же подъвхаль къ концу коротенькой аллеи изъ молодыхъ тополей, ведущей къ палаткъ генерала Кауфмана, то сошелъ со своего богато-убраннаго коня и пошелъ пъшкомъ, снявъ свою высокую баранью шапку. Онъ поднялся на маленькую платформу, сидя на которой ему, въроятно, часто приходилось самому видъть выраженія почтительн'вйшей покорности своихъ подданныхъ, и сталь на колъна предъ генераломъ Кауфманомъ, сидъвшимъ на своемъ походномъ стулъ... Затъмъ, онъ отодвинулся немного дальше, не сходя однако съ платформы, покрытой, въроятно, его собственнымъ ковромъ, и остался на колѣняхъ.

"Ханъ-человъкъ лътъ тридцати, съ довольно пріятнымъ выраженіемъ лица, когда оно не отуманивается страхомъ, какъ въ настоящемъ случав... У него красивые большіе глаза, слегка загнутый орлиный нось, ръдкая бородка и усы и крупный, чувственный роть. По виду, онъ мужчина очень кръпкій и могучій, ростомъ въ цълыхъ шесть футовъ и три дюйма, плечи его широки пропорціонально этой вышинт и, на взглядъ, въсу въ немъ должно быть никакъ не меньше шести, даже семи пудовъ. Одъть онъ былъ въ длинный ярко-синій шелковый халать, на головъ была высокая хивинская шапка. Смиренно сидълъ онъ, полу-стоя на колъняхъ, предъ генераломъ Кауфманомъ, едва осмъливаясь поднять на него глаза. Едва-ли чувства хана были пріятнаго свойства, когда онъ очутился, такимъ образомъ, въ концъ концовъ, у ногъ Туркестанскаго генералъ-гу-

бернатора, славнаго "ярымъ-надишаха". Два человъка эти представляли любопытный контрасть: генераль Кауфманъ ростомъ быль чуть-ли не на половину меньше хана, и въ улыбкъ, скользившей по его лицу, когда онъ смотрълъ на сидящаго у его ногъ русскаго историческаго врага, сказывалась не малая доля самодовольства. Казалось, что трудно бы и подобрать болве ръзкое олицетвореніе поб'яды ума надъ грубою силой, усовершенствованнаго военнаго дъла надъ первобытнымъ способомъ веденія войны, чімъ оно являлось въ этихъ двухъ мужчинахъ. Во времена рыцарства, ханъ этотъ, со своею могучею фигурой великана, быль бы чуть не полубогомъ; въ рукопашномъ бою онъ обратилъ бы въ бъгство цълый полкъ, весьма въроятно былъ бы настоящимъ "Coeur de Lion"; а теперь самый последній солдать въ русской арміи быль, пожалуй, сильные его.

— Такъ воть, ханъ, — сказалъ генералъ Кауфманъ, —вы видите, что мы, наконецъ, и пришли васъ навъстить, какъ я вамъ объщалъ это еще три года тому назалъ...

Ханъ. — Да, на то была воля Аллаха.

Генералъ Кау фманъ.—Нъть, ханъ, вы сами были причиной этому. Если бы вы послушались моего совъта три года тому назадъ и исполнили бы тогда мои справедливыя требованія, то никогда не видали бы меня здѣсь. Другими словами, если бы вы дѣлали то, что я вамъ говорилъ, то никогда бы не было на то воли Аллаха.

Ханъ. — Удовольствіе видѣть ярымъ - падишаха такъ велико, что я не могъ бы желать какой-нибудь перемѣны.

Генералъ Кауфманъ (смѣясь). — Могу увѣрить васъ, ханъ, что въ этомъ случаѣ удовольствіе взаимно... Но перейдемъ къ дѣлу. Что вы будете дѣлать? Что думаете предпринять?

Ханъ.—Я предоставляю это ръшить вамъ, въ вашей

великой мудрости. Мнъ же остается пожелать одного— быть слугой великаго Бълаго Царя.

Генералъ Кауфманъ.—Очень хорошо. Если хотите, вы можете быть не слугой его, а другомъ. Это зависить отъ васъ однихъ. Великій Бѣлый Царь не желаеть свергать васъ съ престола: онъ только хочеть доказать, что онъ достаточно могущественъ, чтобы можно было оказывать ему пренебреженіе, и въ этомъ, надъюсь, вы теперь достаточно убѣдились. Великій Бѣлый Царь слишкомъ великъ, чтобы вамъ мстить. Показавъ вамъ свое могущество, онъ готовъ теперь простить васъ и оставить по прежнему на престолѣ, при извѣстныхъ условіяхъ, о которыхъ мы съ вами, ханъ, поговоримъ въ другой разъ.

Ханъ.—Я знаю, что дѣлалъ очень дурно, не уступая справедливымъ требованіямъ русскихъ, но тогда я не понималъ дѣла, и мию давали дурные совюты; впередъ, я буду лучше знать, что дѣлать. Я благодарю великаго Бѣлаго Царя и славнаго ярымъ-падишаха за ихъ великую милость и снисхожденіе ко мнѣ и всегда буду ихъ другомъ" \*).

Сцена эта вознаграждала Россію за все: за гибель отряда князя Бековича-Черкасскаго, за оскорбленія, чинимыя нашимъ посламъ, за захвать и тяжкую неволю русскихъ подданныхъ, за грабежи торговыхъ каравановъ, словомъ за все—даже за неудачу зимняго похода 1839 года...



 <sup>\*) &</sup>quot;Военныя дъйствія на Оксусъ и паденіе Хивы", сочиненіе Макъ-Гахана. Лондонъ, 1874 года.

Помѣщаемыя, вслѣдъ за описаніемъ несчастнаго похода въ Хиву, письма гр. Перовскаго къ московскому почтъ-директору А. Я. Булгакову, служатъ, какъ намъ кажется, прекраснымъ дополненіемъ и живою иллюстраціей къ этому походу, вѣрно и картинно обрисовываютъ мѣстныя условія, среди коихъ молодому губернатору приходилось въ то время жить и дѣйствовать\*), и описываютъ, затѣмъ, многія интересныя обстоятельства, послѣдовавшія по окончавіи экспедиціи.

Слѣдомъ за письмами, относящимися къ походу 1839 года, мы приводимъ здѣсь и письма поздвѣйшія касающіяся второго похода Перовскаго въ степь — въ 1853 году, когда онъ взялъ сильную коканскую крѣпость Акъ-Мечеть,—послѣ чего рѣка Сыръ-Дарья перешла, на большомъ протяженіи, въ наши руки.

Всв эти письма, чрезвычайно изящныя по своему слогу, писаны на французскомъ языкв, которымъ Перовскій владвль въ совершенствв,—и мы, поэтому, печатаемъ ихъ въ подлинникв. Для лицъ же, не знакомыхъ съ французскимъ языкомъ, приводимъ, ниже, ихъ

<sup>\*)</sup> Напр., первое же [письмо, очень короткое и совсѣмъ незначительное по своему остальному содержанію, сообщаетъ, однако, о "бунтъ" Уральскихъ казаковъ—этой неспокойной вольницы, причинившей Россіи столько серьезныхъ хлопотъ во время пугачевскаго бунта.

русскій переводъ. Ранве, изъ помвщенных въ этой книга писемъ того же В. А. Перовскаго къ поэту Жуковскому, писанныхъ по-русски, читатели могли, конечно, убъдиться въ томъ, что Перовскій въ одинаковой степени и совершенствъ владълъ и русскою ръчью.



Il y aura bientôt deux mois que je me trouve à Ouralsk; le motif de mon séjour ici vous est déjà peut-être connu; c'est encore une mutinerie: cette fois c'était le tour des Cosaques d'Oural et l'affaire se présentait d'abord sous des dehors assez défavorables et sérieux. Vous savez que tous les Cosaques d'Oural sont des schismatiques enragés. C'est en invoquant leur réligion, soit disant lésée par la construction de quelques églises orthodoxes bâties sur leurs terres, que les malveillants étaient parvenus à ameuter le peuple et à l'opposer aux autorités locales, qui du reste n'avaient donné aucune raison plausible de mécontentement. Dieu merci cette fois encore cela a fini comme toutes les entreprises semblables finissent dans mon royaume. La correction paternelle d'un petit nombre fut suivie d'une pacification pleine et entière. A l'heure qu'il est, les plus opiniatres s'étonnent de la bêtise qu'ils ont eue de se faire punir, quand ils pouvaient l'éviter en commençant par obéir. Pour l'intelligence de cette affaire, voici l'ordre du jour dont je me suis fait précéder à Ouralsk et qui a produit un effet aussi immédiat que salutaire.

Puisque je vous donne les nouvelles du pays, je pense avoir le droit de vous demander à votre tour ce que vous savez sur le voyage des Majestés. Je suis là dessus dans une ignorance complète.

№ 2. Orenbourg, 16 Novembre 1837.

Merci pour les nouvelles, que vous me donnez, j'en attends encore de votre part, car à présent vous êtes à la source et mon seul correspodant à Moscou. Adlerberg est trop affairé. quand il est en activité de service et trop paresseux lorsqu'il se repose sur ses lauriers, aussi ce n'est pas par lui, que je puis apprendre quelque chose. L'Empereur a-t-il été content de Rosen sous le rapport administratif? Quel est le motif de la disgrace de Nic. Mouravieff? Quels sont les projets arrêtés relativement au séjour de la cour à Moscou etc., etc.? Il faudra que vous trouviez un moment pour me dire tout cela; il faut vraiment votre bonté pour correspondre avec moi, qui suis privé de la possibilité de vous rendre la monnaie des nouvelles que vous me donnez, et il faut aussi, que je sois sur que vous avez hérité de l'amitié que me témoignait votre bon frère sans cela rien n'excuserait l'importunité, que je montre à votre égard. La dernière extra-poste a tardé de deux fois vinqt quatre heures; cette fois le retard s'explique assez par la difficulté, quelle a remontée au passage des rivières, mais en général elle est depuis quelques temps moins éxacte que les autres postes, souvent elle a manqué de plus de 24 heures sans aucun motif plausible.

#### № 3.

#### Orenbourg, 7 Décembre 1837.

De toutes les nouvelles dont vous me faites part, celle qui m'a le plus étonné est précisement celle, qui me concerne: le bruit que l'on a fait courir au sujet de ma nomination au poste de Rosen. Ceux, qui me font l'honneur de m'en croire digne, seraient certainement bien surpris d'apprendre, que non seulement je ne le désire pas, mais que j'en aurais été fâché; le poste que j'occupe n'est pas aussi brillant; ni aussi honorifique sans doute, mais il me fournit la possibilité de prouver, que je puis être utile; j'ajouterai que j'y suis devenu nécessaire et même que dans ce moment on m'y remplacerait difficilement, car il y a une foule de choses commencées dont moi seul possède la clef; enfin, si je suis condamné à rester encore quelques années ici, j'espère laisser après moi une réputation, qui me dédommagera de la vie, que j'aurai menée. Tout le contraire pourrait m'arriver au Caucase, mais, ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'on m'y enterrerait au bout de six mois; la démission

de Rosen et le mécontentement de l'Empereur ne justifient que trop ce que l'on entend dire de ce pays par ceux qui en viennent: tout y est sans dessus dessous, administration militaire et civile; il faut y envoyer un homme capable et bien intentionné sans doute, mais surtout un homme tant soit peu paresseux, ou du moins un homme, dont l'activité ne soit pas une des qualités proéminantes un homme trop laborieux y trouverait son tombeau avant que d'avoir réussi à rétablir l'ordre. Je puis me tromper, mais c'est ma façon de penser relativement au Caucase. Quant'à moi personnellement, je vous assure que mon ambition ne consiste pas à monter; je suis de la croyance que l'on peut se distinguer, se faire remarquer, et mériter l'estime générale à chaque degré d'élévation; selon moi un исправникъ, qui toute sa vie aurait rempli ses fonctions consciencieusement, mérite autant de louange et de reconnaissance qu'un gouverneur militaire, qui aurait fait comme Iui.

# № 4. Orenbourg, 25 Nov. (годъ не означенъ).

...Voici une anecdote historique qui peut vous donner une idée de ce que sont nos chasse-neiges (бураны). L'autre jour pendant un de ces tourbillons de neige, deux femmes Cosaques d'une станица, voisine d'Orenbourg, sortirent en plein midi de leurs maisons pour aller puiser de l'eau à deux puits l'un à 20, l'autre à 50 sagènes de leurs habitations. Ni l'une, ni l'autre de ces femmes ne reparut; quelques heures après on retrouva leurs corps gelés; les seaux pleins prouvaient que c'est en revenant qu'elles s'étaient ègarées.

Qu'il y a loin d'ici aux violettes de Florence et aux orangers de Sorrento!..

# № 5. Orenbourg, 4 Janvier 1838.

C'est une bien triste nouvelle que celle qui fait le sujet de votre dernière lettre; il est vraiment inconcevable qu'un édifice aussi beau, aussi vaste et aussi solide soit brulé comme une na6a; mais enfin, puisque l'hermitage, les diamants de la couronne et d'autres richesses encore ont été sauvés, on peut se consoler de la perte du reste, ce n'est plus qu'une affaire d'argent, quelques centaines de pouds d'or que l'Oural et l'Altai fourniront si on les leur demande. Ce qu'il y a de consolant encore dans ce malheureux évènement, ce sont les épisodes aux quels il a donné lieu; les traits que vous me citez font vraiment du bien à l'âme; voilà des faits, qu'il serait indispensable de relever, de publier et de faire répéter, bon gré malgré, par les journaux étrangers; malheureusement c'est ce que l'on ne fera pas, nous sommes la dessus d'une modestie inqualifiable, vos journaux et ceux, qui sont chargés de les diriger sont quelque fois d'un mutisme désolant, je dirai même révoltant; est-il possible par exemple qu'un évènement tel que l'incendie du Palais d'hiver, qui a eu lieu le 17, n'ait pas été mentionné dans les féuilles du 20, que j'ai reçu en même temps que votre lettre! Dans tout autre pays on aurait imprimé et fait circuler des bulletins toutes les heures. Un silence, aussi inconcenable dans de semblables circonstances, donne lieu à de fausses et dangereuses interprétations dans l'éloignement, et il ne saurait en être autrement; quelquefois même une publicité tardive n'a plus le pouvoir de redresser le mal occasionné par le silence, qui, par cette seule raison, qu'on en recherche le motif, laisse déjà une certaine défiance dans les esprits. Ce que je viens de dire, est une raison de plus pour vous remercier de m'avoir informé en détails relativement à ce facheux évènement. Où se logera la cour et tout ce qui y tient? Les trois palais: d'Anitchkoff, de la Tauride et le palais de marbre réunis, ne sauraient contenir le quart du personnel, qui renfermait le palais d'hiver; ne sera ce pas un motif pour revenir à Moscou?

Nº 6.

Orenbourg, 20 Juin 1839.

C'est vraiment une véritable bonne fortune qu'un correspondant comme vous; je suis persuadé, que par le monde entier il n'en éxiste pas de plus désinterressé; vous me donnez les nouvelles les plus fraîches, les plus intéressantes, telles enfin

que je ne puis les trouver ni dans les journaux, ni dans ma correspondance particulière, et que puis je vous rendre en échange? Avec la meilleure volonté possible et en réunissant tous les évènements qui se passent depuis le Volga jusqu'à Boukharie, je ne pourrais vous dire rien, qui soit digne de votre attention. Mon temps est pris actuellement en entier par les préparatifs pour une expédition scientifique aux bords de la mer d'Aral: elle doit avoir lieu sur une échelle plus grande, que tout ce qui a été fait jusqu'à présent de ce côté; elle doit parcourir un pays entièrement inconnu aux Européens, mais l'époque de ces explorations n'est pas encore bien déterminée; en tout cas elle ne peut avoir lieu qu'après mon voyage de Moscou. Les Thurcomans sont cette année d'une impertinence inconcevable sur la mer Caspienne: leurs corsaires nous ont déjà enlevé près de quatre cents pêcheurs d'Astrakan, la plus grande partie aux embouchures du Volga, à tel point que nos промышленники n'osent plus tenir la mer; c'est une honte; la flottille de la mer Caspienne n'y peut rien,-elle n'éxiste que de nom.

#### No 7

#### Orenbourg, 15 Aout, 1839.

Il n'y a pas quinze jours encore que j'étais fermement persuadé que j'aurais le plaisir de vous revoir à l'époque des manoeuvres de Borodino; j'avais même l'intention de me rendre à Moscou au plus tard pour le 20,—mais l'homme propose et Dieu
dispose!—Il paraît que les incendiaires de Simbirsk et de Saratoff ou au moins leur diabolique esprit s'est transplanté à Orenbourg; depuis le 2 de ce mois, jour où a eu lieu le premier incendie qui a été suivi de trois autres assez considérables, il ne
s'est pas passé un jour qu'il n'y ait eu des tentatifs d'incendies;
les boutiques sont fermées et les effets emballés sur des voitures ou emportés hors de la ville, les habitants ne dorment ni
jour ni nuit; c'est une alarme générale, une désolation continuelle; la majorité des maisons d'Orenbourg et surtout des faubourgs sont des baraques pourries, et qui par l'extrême sécheresse sont réduites à l'état d'amadou; la ville est éloignée de

l'eau; depuis plus de deux mois il n'est pas tombé une goutte de pluie, avec cela des espèces d'ouragans journaliers et pour couronner le tableau-trois pompes à feu et pas de пожарная команда. Vous comprenez comme au milieu de tout cela je puis être tranquille et combien il est agréable de se démener par une chaleur qui à l'ombre n'est jamais au dessous de 26°! Heureusement que jusqu'a présent la manie incendiaire ne paraît pas encore s'être répandue dans l'intérieur du gouvernement;-je dis "ne paraît pas", car déjà j'ai la nouvelle de trois incendies assez considérables, mais dont les causes quoique inconnues, peuvent s'expliquer naturellement. Quoiqu'il en soit, il ne peut être question pour moi de voyager pour le moment. Il v a eu quelques incendiaires pris sur le fait; ils sont livrés à une commission d'enquête; jusqu'à présent il n'a pas été possible de découvrir aucune trame ourdie, ni rien qui ressemble à une conspiration dans le sens politique; ceux qui sont pris ne sont pas polonais; aussi pour ma part je suis tout porté à exliquer la chose d'une manière toute simple et prosaïque: je crois que chez nous il y a plus qu'ailleurs, en ville comme dans les villages, des gens qui constamment ne demanderaient pas mieux que de mettre le feu à la maison de leurs voisins par vengeance, envie etc... Les domestiques sont dans les mêmes dispositions pour leurs maîtres, -mais dans l'ordre ordinaire des choses tous ces gens courent trop de risque à satisfaire leurs passions, aulieu que quand les esprits sont inquiets et préparés (par des bruits qu'on a fait circuler avant) à voir brûler leurs maisons, ces gens ne risquent rien en y mettant le feu, persuadés qu'ils sont, que les soupcons ne tomberont pas sur eux. mais seront dirigés sur des incendiaires qui peut-être ne sont que des êtres imaginaires.

Voilà les tristes raisons qui portent empèchement à mon voyage de Moscou, malgré l'envie et le besoin que j'avais de le faire; il est probable qu'au mois de septembre j'entreprendrai celui de Pétersbourg, où je ne passerai cette fois que 8 jours tout au plus.

Enfin nous voilà en marche!-Tout le détachement est déjà parti, je ne suis resté que pour écrire quelques lettres; demain j'irai le rejoindre. Pour le moment il y a encore beaucoup de chaos dans notre affaire et il ne saurait en être autrement: point d'antécédent, tout est à deviner, tout est nouveau pour chacun, le soldat n'avait de sa vie chargé de chameau; le chameau n'a jamais porté les bâts dont on l'affuble; tout cela crie, s'impatiente, perd du temps; dans quelques jours, quand hommes et bêtes auront fait connaissance tout ira mieux. Le temps m'a joué un mauvais tour: après plus de quinze jours d'un froid constant et assez intense, quoique sans neige, ne voilà-t-il pas que vient la pluie et le dégèl, cela dure depuis trois jours et me fait beaucoup craindre que nous perdrons les viandes et les provisions que nous avions préparées en comptant sur la constance du froid. Jamais pareil temps ne s'est vu ici au mois de Novembre surtout à la suite de 20° de froid. Mais nous en verrons bien d'autre encore! Enfin, à la garde de Dieu et en avant, marche! et vous, quand vous n'aurez rien de mieux à faire, priez pour nous, cela ne sera pas de trop, je vous assure. Si nous sommes destinés à nous revoir, j'aurai beaucoup de choses à vous conter,-s'il en était autrement, rappelez-vous que je ne suis ni un étourdi, ni un fanfaron; toutes les mesures qu'il était possible de prendre, ont été prises,-si je n'en reviens pas, c'est qu'il y a des malheurs que l'homme ne peut parer......

Ci joint une déclaration et une proclamation; le tout à votre usage; la déclaration sera je crois rendue publique dans les journaux, mais ne la communiquez pas à ceux, qui pourraient l'imprimer sans attendre pour cela les ordres suprêmes, comme cela arrive quelque fois. Toutes les fois que j'en aurai l'occasion, je donnerai de mes nouvelles.

Je vous écris ces mots du dernier point habitable,—d'ici à deux mois adieu à tout ce qui ressemble au confort; j'ai déjà passé deux nuits sous la tente,—la première par 20° de froid, la seconde par 30°,—à force de chauffer je suis parvenu à n'avoir la première nuit que 15° de froid sous le feutre et la seconde—25°; vous penserez peut-être que cela ne vaut pas la peine de chauffer,—je pense comme vous.

C'est un joli commencement que 30° de froid le troisième jour de marche, cependant personne ne s'est encore gelé ni pieds, ni pattes, mais j'avoue franchement que l'épreuve est rude, et que s'il s'etait agi de louer du monde pour faire cette campagne, tout l'or des mines de l'Oural aurait été inutile: on n'aurait trouvé ni officiers, ni soldats, но по Царскому веленью идемъ охотно, — рады стараться. Ма santé n'est pas en harmonie avec ce qui m'attend, je ne suis pas complètement remis d'une fièvre, qui m'a pris avant mon départ d'Orenbourg, de plus j'ai une inflammation d'yeux, et j'ai profité d'une дневка ici pour m'appliquer dix sangsues aux tempes.

# № 10. Bachtalaky. 250 verstes d'Orenbourg, 6 Decembre 1839.

J'ai encore l'occassion d'envoyer un exprès à Orenbourg et j'en profite pour tenir ma promesse en vous disant que je me porte bien, que j'avance aussi bien que faire se peut, et que j'ai fait à peu près le cinquième du chemin que nous avons à faire. Vous parler des difficultés sans nombre que nous rencontrons à cause de la rigueur de la saison, du manque de bois etc., ce serait inutile. Vous pouvez facilement vous représenter la sensation que l'on doit éprouver, passant chaque jour et toute la journée à la belle étoile, et la nuit aussi, et cela souvent froid de 30° (aujourd'hui nous en avons 32°); ce qui

rold de 30° (aujourd'hui nous en avons 32°); ce qui cattra plus difficile à comprendre, c'est qu'avec tout cela yons ni doigts ni nez de gelés, et en général très peu les grâce à Dieu jusqu'à présent; les froids, quoique a n'ont pas été accompagné de vents, c'est ce que je

crains le plus, car alors sans abri et sans bois pour se chauffer, je ne sais quel moyen pourraît être mis en usage pour nous sauver.

Aujourd'hui le 6 Décembre, par 32° de froid, nous avons chanté un Te Deum en plein air et tiré du canon; je vous assure que c'était une cérémonie touchante et que nous avons prié avec plus de ferveur et moins de distraction, que nous l'aurions fait dans les églises bien chauffées de la capitale; c'est que dans notre position la prière a un autre sens que pour vous autres; ce n'est qu'avec le secours de Dieu que nous pouvons aspérer de vaincre les éléments et l'ennemi, et nous sentons que nous serions perdus si notre prière n'était pas exaucée immédiatement; cependant n'allez pas croire, qu'il y ait de l'abattement parmi nous, -loin de là; vous entendrez chanter dans le camp comme si c'était au mois de Mai, il est vrai que l'on tousse plus souvent que l'on ne chante, mais enfin je trouve qu'il est beau de chanter par une nuit obscure de 20° ou 30° de froid, n'ayant pas plus de feu qu'il n'en faut pour cuire sa soupe et puis pas un tison qui vous réjouisse la vue et sachant que demain, après demain et pendant six semaines encore, ce sera la même chose, le même manque. Adieu.

#### Nº 11. 4 Janvier 1840. Rivière Emba à 500 verstes d'Orenbourg.

Vous me croyez probablement déjà à Khiva ou au moins près d'y arriver. Hélas! je n'en suis pas encore à moitié chemin! L'hiver avec toutes ses horreurs s'est déclaré contre nous. De mémoire d'homme ou plutôt de kirguis, on n'a pas vu ici une saison rigoureuse—des neiges aussi profondes; depuis notre sortie d'Orenbourg, le thermomètre a rarement monté audessus de 20°, nous avons eu 31°, 33° pendant deux fois 24 heures de suite et dès qu'il faisait moins de 25°, survenaient des vents et des chasse-neiges violents. Il est difficile sans l'avoir éprouvé de comprendre ce que l'homme éprouve, quand malgré ses habits, toutes les pelisses et ses bottes chaudes, il sent le froid qui le gagne;—quand il sait que demain, que d'ans un mois, ce sera encore la

même chose et qu'avec cela il n'a pas de bois pour se chauffer et pour réjouir sa vue pendant ces longues, interminables nuits. Oui, il faut avoir éprouvé tout cela pour le comprendre. Et cependant nous ne sommes pas abattus, — "лишь бы не было хуже, а этакъ перенесемъ", dit l'officier, "право не о чемъ тужить"; "Царю рады мы служить", dit le soldat. Nous en sommes au point qu'une journée de 20° est souvent regardée par nous comme un avant-coureur du printemps; on va se chauffer au soleil. Nous n'avons eu que trois cas de pieds gelés, or, vous avouerez que trois hommes sur 4,600 ne doivent pas être comptés, aussi ne vous en aurai-je pas parlé, si je ne voulais vous dire tout. Je suis persuadé qu'on nous croit tous gelés sur place, mais nous avançons quoique à pas de tortue et nous arriverons au but-seulement un mois plus tard. Ce qui nous reste à faire est le plus difficile; je ne parle pas des embarras que l'ennemi ne manquera pas de nous donner, car sans gasconnade je dis que chacun de nous vaut dix khiviens au moins, or 50 ou 40 mille hommes, c'est tout ce qu'ils pourront nous opposer, mais 700 verstes d'un pays encore plus ingrât que celui que nous venons de traverser-les herbes (s'il y en a) couvertes de neige et par conséquent ne pouvant servir de nourriture aux bêtes et Pour nous pas d'autre eau que de la neige fondue quand il y aura de quoi la fondre-voilà le difficultueux de la chose-voilà ou nous aurons besoin de toute l'assistance divine, -celle de l'homme n'y pouvant rien. A 180 verstes en avant d'ici, nous avons un petit fortin que les khiviens sont venus attaquer ces jours ci. Ils étaient au nombre de 2 mille hommes et comme de raison, ils ont été repoussés. Leur apparition nous a fort étonné, car nous ne pouvions pas espérer les voir si tôt. Ils ont eu la politesse de faire plus de la moitié du chemin.

Malheureusement ils n'ont pas reparu depuis; ce devait être un petit détachement, qu'ils ont envoyé pour nous reconnaître. Puissions nous en venir aux mains le plus tôt possible. C'est le voen général de ma petite armée; une fois que nous nous serons meruré, ils sauront à quoi s'en tenir—si seulement je n'avais pas soin d'autant de chameaux pour avancer!!. De grace, écrivez moi; la lettre d'un ami, des nouvelles de la patrie, de la Famille Impériale sont pour nous et surtout pour moi plus indispensable, que le feu pendant les grands froids. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons nous passer de celui ci, mais le manque de nouvelles influe directement sur le moral; c'est peut-être l'épreuve la plus dure de toutes celles que j'ai à soutenir.

#### № 12. 4 Fevrier 1840. Akboulak. 650 verstes d'Orenbourg.

Vos lettres m'ont plus d'une fois consolé depuis que je suis dans la steppe et c'est en adressant quelques mots à un ami, que j'ai le besoin de me consoler moi-même dans le malheur qui m'arrive. L'expédition est complètement manquèe! Après avoir lutté avec succès pendant trois mois contre les froids les plus riguoureux, contre des chasse-neiges presque journaliers, après avoir traversé des centaines de verstes de neige d'une profondeur, inconnue dans ces latitudes,—étant parvenu à conserver en bon état hommes, chevaux et tout le matériel du détachement, je me vois forcé de revenir, de renoncer à une victoire, à un succès plus que probable, après avoir fait la moitié la plus difficile du chemin.

Nos chameaux, qui n'étaient pas soutenus par la force morale, qui nous a fait avancer jusqu'au nec plus ultra, les chameaux, dis je, ont faibli dans une progression effrayante; nous en avons perdu plus de la moitié—le reste a définitivement renoncé à marcher avec leur charge; nous avons dû diminuer le poids des bats, mais pour avancer par ce moyen, il aurait fallu augmenter le nombre des chameaux et les nôtres tombaient tous les jours par centaines.

Enfin, arrivés jusqu'ici, il est devenu plus qu'évident que si nous faisions encore quelques marches en nous éloignant de notre magasin de vivres, nous nous trouverions dans une égale impossibilité d'avancer ou de revenir.

Sur l'espace des 150 dernières verstes le détachement a perdu plus de 2,000 chameaux; avec ce qui nous en restait, nous ne pouvions enlever de vivres que pour un mois et nous avions devant nous deux mois et demie de marche!

Vous dire ce que j'ai éprouvé en signant l'ordre du jour qui commandait la retraite et ce que j'éprouve après avoir accompli cet acte, me serait impossible!

Tout ce qui pouvait être prévu et préparé pour le succès de l'expédition avait été fait; toutes les privations supportées avec courage, tous les obstacles surmontés et cependant l'expédition a manqué par une cause dont Dieu seul pouvait nous préserver. Les plus vieux des habitants de la steppe ne se rappellent pas d'un hiver pareil. L'espace qui nous a couté tant de peine à franchir et où nous avons trouvé non seulement les herbes, mais les broussailles ensevelies sous la neige, est le refuge ordinaire, à cette époque de l'année d'aouls nombreux qui viennent y chercher la nourriture pour leur bétail, lorsqu'ils n'en trouvent plus dans le voisinage de nos frontières. Nous, au contraire, n'y avons pas trouvé un brin d'herbe pour nos chameaux (et cela pendant une marche de près d'un mois) pas un buisson pour faire du feu; car ce n'est qu'à force de travail, en rejettant la neige que nous parvenions à déterrer quelques chétives racines, qui servaient pour faire la soupe du soldat; quant au feu pour se chauffer, nous n'avions même aucune prétention la-dessus et cependant hier (3 de Février) le thermomètre a marqué 30° de froid: aujourd'hui 28°-avant-hier 26° avec un vent violent, qui enlevait nos misérables tentes de feutre et qui a duré 36 heures. Ce sont ces froids inacoutumés, autant que le manque de nourriture, qui ont été cause de la ruine de nos chameaux.

Vous pouvez aussi vous imaginer ce que les hommes ont à souffrir et les soins qu'il est possible de donner aux malades! Et cependant, malgré tout, malgré les privations de tout genre, les embarras et les obstacles de tous les moments, nous serions parvenus à notre but, si les chameaux ne nous avaient pas

és—c'est à dire, si j'avais eu le bonheur de tomber sur r ordinaire!

и été obligé de jeter 150 четверть de farine et de м nourriture de six semaines pour tout le détachement; notre retour ne sera pas facile non plus; nous avons jusqu'à notre fortin sur l'Emba, où se trouve notre dépot de vivres 160 verstes de neige et deux hautes montagnes à escalader et à descendre. C'est un trajet de 15 à 18 jours sans nourriture pour les chameaux. Dieu veuille que nous puissions le faire sans désastre. Une fois arrivés sur l'Emba, malgré les vivres que j'y ai, le détachement n'est pas hors d'affaire; il n'y a pas un seul de mes chameaux qui aura la force de dépasser ce terme. Il faudra en rassembler de nouveaux, ce qui dans cette saison et dans les circonstances où nous nous trouvons est de la plus grande difficulté. D'Orenbourg,—aucun secours à attendre; quelques jours de pluie (et il y en a ici au mois de Mars) peuvent anéantir notre provision de biscuits.

En tous cas le détachement devra attendre le printemps sur l'Emba.

Résumé: D'après les calculs basés sur les notions les plus précises, je devais à moitié chemin de Khiva être en mesure d'y arriver avec des vivres tout au moins pour deux mois; j'avais envoyé de approvisionnements de deux mois aussi à Ново-Александровскъ, il était destiné à approvisionner le détachement en cas de besoin. Quelques jours de bourasque en automne ont dispersé les batiments chargés de porter les vivres à Ново-Александровскъ. Quelques-uns ont péri, enfin aucun n'est arrivé à sa destination. Aulieu des 10,000 chameaux, au moins sur lesquels je comptais je n'en ai conservé que 4,000 et quelques, ce qui fait qu'aulieu de 4 mois de vivres au moins, que je devais avoir à mon armée dans le pays ennemi, je n'en avais que tout juste ce qu'il fallait pour faire la moitié du chemin à peu près.

Je prévois tous les jugements, qu'on portera sur mon compte; pour excuser, pour justifier un échec, il faut une victime et ce ne peut être que moi; je me soumets avec résignation et sans objection au qu'en dira-t-on et 4,000 témoins attesteront ce qui humainement était possible à faire et ce qui a été fait.

Que l'on me juge, qu'on me condamne, pourvu qu'on n'abandonne pas la partie; une non réussite ne prouve rien en faveur

de l'impossibilité. Doux hivers, comme celui qui m'est tombé en partage, ne se rencontrent pas deux fois en 50 ans et ce n'est que la rigueur de la saison qui a fait manquer l'expédition. Que l'on ne se laisse pas rebuter par la question d'argent: la malheureuse expédition que j'ai entreprise était une expédition gratis, un coup de main; le débourse du gouvernement, était hors de proportion avec le résultat que devait procurer le succès. Il faut agir à l'anglaise et cela d'autant plus que c'est contre les Anglais qu'on agit. Eux, ils ne se sont jamais laissé arrêter par la question d'argent et voilà pourquoi ils ont réussi partout où ils ont entrepris quelque chose. Nous comptons de jour au jour et eux calculent de siècle en siècle; la différence est d'autant plus énorme que ne comptant sur le résultat d'une entreprise que dans un certain nombre d'années, ils risquent des capitaux dix fois plus forts, que ceux que nous dépensons avec l'espoir d'être payés sur le champ.

Voilà une lettre bien-barbouillée;—c'est que les pensées gèlent autant que l'encre; à chaque deux ou trois mots je dois chauffer ma plume à la bougie. Epmonobe avait raison de dire: "это пунтировка въ банкъ", mais un joueur ne doit pas se croire battu, lorsqu'il n'a pris qu'une première carte. Adieu, je n'écris à personne aujourd'hui.

#### № 13. Forte de l'Emba, 14 Fevrier 1840.

Hélas, que vous dirais-je de nous! Je suis bien tenté de ne vous en pas parler. Les douleurs d'un enfantement laborieux excitent l'intèret, peuvent même exciter l'admiration, quand elles sont supportées, mais il faut pour cela que le spectateur croie et espère, que ces douleurs aboutiront à une heureuse déli-

ce; elles ne sont, tout au plus, dignes que de pitié, lorss n'ont produit qu'une fausse couche. Pour revenir sur le détachement a eu encore plus à souffrir qu'en s'en at; nous avons eu encore vers 29 et 26° avec de forte neige (бураны); il y a de cela 5 jours qu'après une neige par 4° de froid est immédiatement survenu un froid de

25° avec un vent N. très violent; ce fut le coup de grâce pour nos chameaux, qui perdaient de leur force не по днямъ, а по часамъ. Tout le détachement n'est pas encore rassemblé et je ne puis désigner au juste le nombre des chameaux perdus depuis 10 jours, mais à en juger par la colonne que j'ai accompagnée et qui en a laissé en route plus de 600, la perte totale, en 10 jours, doit monter au moins à deux milles. Heureusement que pendant quelques jours nous avons pu suivre les traces qu'avait laissées la dernière colonne; cela nous a donné la possibilité de forcer la marche, le salut ou la perte du détachement dépendent du plus ou du moins du temps que nous mettrions à arriver ici. Le détachement était comme un vaisseau en pleine mer, battu par la tempête, avant perdu ses mats et faisant eau de toutes parts; pour ne pas couler bas sur place il jette par dessus bord tout ce dont il peut se passer, c'est ce que nous avons fait, nous n'avions pas d'objets de luxe à sacrifier, toutes les voitures, traîneaux, bateaux etc., etc., enfin tout ce qui était combustible y compris les cordes, les porожи qui a servi pour faire la soupe aux soldat, mais n'a suffi que pour 3 jours; les chameaux ont été nourris avec des biscuits et de l'avoine destinés aux hommes et aux chevaux et malgré cela une quantité assez considérable de biscuits, de farine et d'avoine a été jetée par manque de chameaux pour l'enlever; enfin ce n'est qu'ayant conservé le stricte nécessaire en fait de vivres et après des efforts inouis pour ne pas perdre les munitions de guerre, que les deux premières colonnes sont arrivées sur l'Emba; les deux dernières doivent y être rendues dans 2 ou 3 jours; l'état où le détachement se trouve à présent aurait été de beaucoup plus déplorable, si j'avais continué à le faire avancer: dix jours de marche par des neiges plus profondes encore que celles d'ici, auraient immanquablement mis le détachement dans l'impossibilité totale d'avancer et de revenir sur ses pas; je me serais trouvé dans la cruelle nécessité de déclarer à la troupe, que je suis sans vivres et sans moyens de la faire marcher; nous nous serions trouvés alors à plusieurs centaines de verstes des aouls kuirguises les plus proches; au printemps on aurait trouvé nos cadavres, et le matériel de l'expédițion aurait fourni au Khan de Khiva des trophées que rien n'aurait pu lui procurer sans cela. La fin de l'expédition n'en est pas moins une malheureuse fausse couche comme je vous l'ai dit au commencement de cette lettre; fausse couche qui aura d'autant plus de fâcheuses conséquences, que l'expédition a eu de retentissement. Les prophètes et entre autres ceux du club Anglais doivent triompher, au moins leur amour-propre; ils en tireront la conclusion qu'une expédition à Khiva est chose impossible tandis que ce n'est qu'un hiver d'une rigueur inconnue ici et surtout la profondeur de la neige, qui ont fait manquer l'entreprise. Quant à moi je vous donne ma parole d'honneur sacrée, que mon ambition ne souffre pas à l'idée, que mon nom ne sera connu dans les postes militaires et n'y figurera que comme celui d'un chef, qui a fait une campagne malheureuse. Ce qui me fait souffrir, ce qui me fait mal, c'est la pensée du tôrt qui en résultera pour la cause. Je ne puis vous dire, combien de temps je passerai ici; ce qui me reste de chameaux suffirait pour ramener le détachement jusqu'à la forteresse; il n'y a à cela qu'un obstacle, c'est qu'ils ne peuvent pas faire un pas de plus; il faut donc s'en procurer d'autres, et cela n'est pas facile; ou bien attendre deux mois jusqu'à ce que ceux-ci aient repris quelques forces; à la moitié de Mars; il y a de l'herbe ici, cette nourriture les remettra bientôt, mais d'ici à la moitié de Mars il en crèvera plus de la moitié. En tout cas il m'est impossible d'abandonner le détachement pour le moment; je dois d'abord trouver des emplacements pour y faire camper la troupe; il faut que ces emplacements réunissent autant que possible, au moins une certaine quantité de nourriture pour les chevaux et les chameaux; quelques moyens de chauffage; rien de tout cela ne se trouve près de la forteresse; on ne peut trouver de pareils endroits qu'à une 50-me de verstes, et alors l'approvisionnement des camps devient très difficultueux, car les magasins de vivres sont établis dans le fortin.-Militaire ou non, personne de ceux qui n'ont pas fait cette campagne ne peuvent se former una idée même approximative des difficultés sans nombre, des

difficultés insurmontables et de tous les moments, que j'ai rencontré une fois que toutes les chances se sont déclarées contre moi. Adieu, cher ami, peut-être ne vous écrirai-je plus de longtemps, à moins que quelque évènement imprévu ne me fournisse l'occasion de vous parler d'autre chose que des chameaux; mes lettres ne peuvent plus intéresser personne, pas même mes amis; elles ne peuvent contenir que la répétition peu consolante des mêmes tribulations. Il y a encore une grande épreuve qui m'attend: entre nous soit dit, l'état sanitaire de mon infanterie devient assez alarmant; j'ai pu les préserver de la gelée, mais malgré l'excellente nourriture dont le soldat a joui pendant toute la campagne et dont aucune autre campagne n'offre l'exemple, il m'a été impossible de faire, que des hommes, qui jamais n'ont bougé de chez eux, qui n'ont jamais vu de bivouac même en temps de paix, il m'a été impossible, dis-je, de faire supporter à ces hommes les fatigues d'une telle campagne. Il est si vrai que ce n'est que la qualité de mon infanterie, qui est cause du nombre des malades qu'elle a, c'est que les cosaques, qui pendant tout le temps ont fait un service bien plus pénible n'ont pas de malades du tout.

# Nº 14.

# Orenbourg, 15 Avril 1840.

Après cinq mois de pélerinage dans le désert, me voici de nouveau sous un toit, dans une chambre meublée, dans un bon fauteuil, ayant quitté pour la première fois ma pelisse et mes bottes chaudes. Il y a deux jours, que je suis arrivé, il y en a treize que j'ai quitté le détachement. Après toutes les horreurs d'une rude campagne dans la steppe, j'ai eu à supporter tous les désagréments d'une marche de 500 verstes pendant la fonte des neiges et les pluies froides du printemps; ce n'est pas non plus chose plaisante que de faire 500 verstes à cheval dans cette saison, par un pays où il n'y a ni routes, ni ponts, ni nul moyen pour traverser les rivières dans leur crue et les ravins transformés en torrents, ou bien remplis d'une espèce de sorbet composé de neige, de boue et de glace. Aussi j'avoue que je me

sens cassé, fatigué et dans l'impossibilité de me remettre de suite aux affaires. J'ai reçu toutes vos lettres, cher ami, et ne saurais assez vous remercier de m'avoir tenu au courant de ce qui se fait et se passe; pendant tout ce temps vous étiez le seul lien, qui m'unissait au monde habité, aussi je vous embrasse avec joie et reconnaissance, Христосъ воскресъ у compris. La nouvelle, que vous me donnez du prochain départ de l'Empereur pour Varsovie me contrarie infiniment; d'ici là, je ne pourrai me rendre à Pétersbourg et cette course est de toute urgence: il est en général difficile et sous plusieurs rapports impossible à expliquer la chose par écrit. - On n'a pas à Pétersbourg une idée tout à fait juste sur ce qu'il faut pour entreprendre une seconde expédition, ni surtout sur le temps indispensable pour les préparatifs, qui présenteront bien plus de difficultés que la première fois, car, bien des ressources locales, encore vierges l'année passée, sont épuisées maintenant. Il y a tel article où la ferme volonté et l'argent ne peuvent rien; on ne saurait par exemple établir une fabrique de chameaux, il faudra toujours aller les chercher dans l'immensité des steppes, où ils ne viennent pas comme des champignons; ils sont loin d'y être aussi nombreux que les chevaux et les moutons; l'expédition de l'année passée en a furieusement diminué le nombre et j'en aurai besoin d'une plus grande quantité encore, que la première fois; il faudra donc les faire venir de bien plus loin et leur donner le temps de reposer avant que de leur faire prendre le chemin de Khiva.

N'en déplaise à Timiriaseff et à André Michel Golitzin, il n'existe pas de meilleure route que celle que j'avais prise, ni d'autre saison que l'hiver pour aller à Khiva et y arriver; remarquez, que je ne dis pas «et en revenir», ceci doit en tout cas être abandonné à la volonté de Dieu, car nulle mesure préalable ne saurait être prise à ce sujet; les difficultés de tout genre pour y aller sont si grandes et si nombreuses, que, je le répète, la question du retour ne doit même pas être posée.

... Je n'ai pas encore vu l'Empereur. Sa Majesté est constamment entre Peterhoff, Cronstadt et Krasnoé Sélo; de plus l'Empereur est on ne peut plus occupé et même préoccupé des mesures à prendre pour parer à la pénurie des grains des gouvernements qui vous avoisinnent. Je crois que Strogonoff y fera un voyage; puisse-t-il être de quelque utilité!

Il n'y a absolument personne en ville; le peu de monde, qui ne s'est pas exporté à l'étranger habite la campagne. Ce qui me contrarie le plus c'est que je n'ai pas trouvé ici Adlerberg; il n'est pas revenu avec l'Empereur, ayant obtenu la permission à Ems d'aller trouver sa femme et ses enfants à Paris, ce qui me fait croire qu'il n'y sera pas beaucoup en famille.

L'Empereur n'a mis qui sept jours pour revenir d'Ems à Peterhoff. Benkendorff est parti pour Fall. Demain un bâteau à vapeur va chercher le G. Duc Héritier—un autre transporte—le G. Duc Constantin qui va trouver l'Jmpératrice à Schlangenbad. Je vous embrasse.

№ 16.

Peterhoff, 27 Juin, 1840.

Vous vous souvenez que le lieutenant Petrofsky qui accompagne notre ami Abbott jusqu'à Pétersbourg, doit se présenter chez vous à son passage par Moscou. Comme ce jeune homme n'a pas beaucoup d'expérience, je vous serais très obligé si vous vouliez l'aider de vos conseils pour le chemin qui lui reste à faire jusqu'ici. Les carossiers d'Orenbourg me sont assez connus pour que j'aie le droit de supposer qu'arrivés à Moscou les équipages d'Abott seront dans un état à ne pouvoir continuer leur route.

Je vous prie donc, cher ami, d'aviser aux moyens afin que cet insulaire nous parvienne de la manière la plus comfortable possible.

Je suis ici depuis huit jours, reçu et traité comme toujours au grand étonnement de certaines personnes, qui s'attendaient, Dieu sait pourquoi, à me voir complètement disgracié. Sa Majesté a eu la bonté de me dire, que l'issue malheureuse de l'expédition dont j'ai été chargé, lui a prouvé, mieux que toute autre chose, qu'il avait bien placé sa confiance en moi—que j'avais fait preuve de fermeté et de résolution (рѣшимости) ayant sauvé le détachement d'une perte certaine, qu'une hésitation de ma part aurait produit etc., etc.

Enfin à présent comme toujours, je ne puis qu'admirer la justice et la justesse du jugement de notre Souverain. Jusqu' à présent c'est sans exception le seul homme, qui sans avoir été sur les lieux, juge des choses comme s'il y avait été...

L'Empereur n'a pas encore été en ville. Le 25 \*) il n'a vu personne et quand o luiu a demandé ses ordres pour les individus qu'il voudrait recevoir le 1-er Juillet \*\*) il a répondu: "Если можно, то еще менъе чъмъ 25-го." Il n'a pas mis les pieds à Alexandrie, ni au grand Palais—enfin dans aucun endroit où il avait l'habitude de demeurer avec l'Impératrice \*\*\*). A Serghiefka, campagne de sa fille, la G. Duchesse Marie il occupe deux pièces bien exigües au grenier et vient travailler tous les jours à Monplaisir ou au Palais Anglais. L'Héritier est attendu le 10 ou le 12 Juillet. On le dit très amoureux de sa fiancée, qui le mérite bien à en juger par son portrait et parce que l'on en entend dire.

P. S. L'Empereur m'a dit qu'il n'entendait pas que ceux qui ont si bien servi et tant supporté pendant ma malheureuse expédition soient victimes des circonstances indépendantes de personne et m'a autorisé à faire ma présentation pour des récompenses.

No 17

Peterhoff, 6 Juillet, 1840.

Jusqu' à présent je ne bouge pas d'ici et ne trouve pas un moment pour aller à Pétersbourg—c'est vous dire qui je ne suis pas mécontent de mon sort et quoique en conscience je n'ai

<sup>\*) 25-</sup>го іюня рожденіе Императора Николая Павловича.

<sup>\* 1-</sup>го іюля рожденіе Имп. Александры Өеодоровны.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Имп. Александра Өеодоровна была въ то время за границей.

par démérité aux yeux du Souverain, je n'en suis pas moins profondément touché et reconnaissant à Sa Majesté de montrer aussi ostensiblement à présent que je suis digne de ses bontés comme je l'etais avant.

Les nouvelles de l'Impératrice sont excellentes; l'Héritier est attendu ici pour le 8. Samedi prochain l'Empereur va à Krasnoe Sélo faire des revues partielles, suivies des manoeuvres générales.

Le temps est infame--on crie au miracle quand on voit le soleil.

№ 18. 3 Mars.

En ouvrant ce grand paquet et en y trouvant ce peu de lignes pour vous, cher ami, vous vous rappellerez sans doute de la montague qui accouche d'une souris. Que voulez vous, c'est plus fort que moi, j'ai tout à fait perdu l'habitude et presque la faculté d'écrire et je trouve, que ne pas écrire, c'est une des jouissances de la vie. Aussi je vous dirai seulement, que je vous aime, parce-que vous êtes un bon garçon, qui ne m'oubliez pas, et qui avez de l'amitié pour moi, tout comme si je vous écrivais.

Adieu, il n' y a rien de nouveau chez nous, si ce n'est le président du conseil, qui n'est pas encore nommé, je dirai plus, qui n'est pas encore deviné.

№ 19. 5 Avril, 1842.

......List à joué hier à la soirée de l'Impératrice; il a enlevé tous les suffrages; les personnes le plus décidées à garder leur sangfroid et à ne pas imiter les exaltations germaniques n'ont pu resister à l'entraînement de ce prodigieux talent.—Je n'ai plus que cinq semaines à peu près à rester ici; je serai enlevé par le premier bateau à vapeur de la couronne qui est destiné à ramener ici l'un des nombreux Princes qui cet été viendront passer l'hiver à Pétersbourg.

C'est une affreuse nouvelle que celle de l'assassinat de l'Emp. d'Autriche, quoique j'espère bien qu'il en réchappera. Il paraît que nous aurons de nouveau toute la procession des horreurs démagogiques. Mais l'autre histoire, l'affaire de Politkofsky est, selon moi, encore plus triste, plus infâme et plus honteuse pour l'humanité en général et pour le nom Russe en particulier; en la lisant, j'ai rougi jusqu'au blanc des yeux, en pensant au retentissement, que cela aura en Europe. Je conçois l'indignation et le juste courroux de l'Empereur—je le conçois, et je tremble à l'idée, que moi aussi, j'aurais pu y être exposé, car enfin si je n'ai jamais fait partie du comité des invalides, ce n'est que par pur hasard, et si j'avais été nommé membre de ce comité, je ne suis pas du tout sûr, que je me serais montré plus prudent que les autres aiguilletes.

Il y a de cela un mois, le commandant d'Orsk a été assassiné à coups du hâche par trois individus masqués, qui se sont introduits le soir dans sa maison et qui, le coup fait, ont pillé ce qu' ils ont trouvé d'argent. Les trois criminels ont été découverts et convaincus. C'était trois militaires de différentes armes; je Vous conte tout cela parcequ'il n' y a pas une demi heure que le principal coupable a été fusillé aux portes de la forteresse en présence d'une foule immense de spectateurs;—les deux autres criminels seront exécutés sur le lieu même du crime. La fusillade est un mode de punition trop douce pour certains crimes, et qui a le mauvais côté de donner parfois à un coquin l'occasion de se poser en héros, en montrant de l'indifférence aux apprêts imposants de la cérémonie funèbre.

Ne 21.

13 Janvier 1852.

Votre dernière lettre, mon cher ami, était une véritable nécrologie, heureusement qu'il n'y était question de personne qui me fut cher; on a beau faire et beau dire, il est impossible de se défaire de l'habitude, de regretter ceux que nous voyons enlever par la mort: au lieu de dire simplement: à revoir, on les pleure, on se lamente, comme si la séparation pouvait être longue, comme si nous n'étions pas presque tous mortels. Il est vrai que le choléra ajoute au désagrément de la chose,—cependant s'il m'était permis de choisir je préférerais cette manière de quitter ce monde à celle qui me pend à l'oreille,—Mais j'oublie que je me laisse aller à parler de choses défendues, il fallait cependant vous dire que décidément je dois renoncer au voyage de Pétersbourg et que ce n'est pas un excès de santé qui m'empêche de partir.

#### № 22.

#### 28 Avril 1852.

Dans quinze jours ou plus tard je quitte Orenbourg pour me rendre sur le Syr-Daria et pour faire une promenade le long de la rivière en la remontant, dans le but de chatier les kokbaniens, qui y ont construit des forteresses et s'amusent depuis quelques années à piller nos pauvres kuirguis. Voilà toute la vérité, je vous en donne ma parole; je ne sors pas de chez moi à la rigueur, car la cour du Syr-Daria autant du moins qu'il fait la limite de nos steppes, nous appartient; je vous dis tout cela afin qu'en temps et lieux vous puissiez remettre sur la vraie voie les éxagérateurs, qui disent déjà, que je vais à Khiva etc., etc., le tout peut être pour pouvoir ajouter après, que je n'ai pas pu y arriver.

#### Nº 23.

#### Orenbourg, 12 Mai 1853.

Après demain je me mets en route; le détachement et les trains sont en marche depuis longtemps; de ma personne j'irai sans m'arrêter et il ne me faudra qu'une vingtaine de jours pour me rendre aux embouchures du Syr-Daria, c'est à dire, que je compte faire de 50 à 60 verstes par jour, en comparaison du chemin de fer c'est presque le pas d'une écrevisse, mais n'oubliez pas qu'il n'éxiste pas de relais sur cette route et que je la fais avec les mêmes chevaux; un travail bien plus pénible que la fatigue de la marche attend ces chevaux sur place. Je suis comme

vous le pensez bien dans toutes les horreurs des préparatifs de voyage.

№ 24.

Orenbourg, 14 Septembre 1852.

Vous avez tenu la campagne plus longtemps que moi, cher ami, car il y a déjà plus d'un mois que j'ai du troquer mon délicieux séjour d'été dans les montagnes, contre la misérable bicoque d'Orenbourg.—J'aurais payé cher, pour vous posséder ne fusse que pendant quelques heures dans le petit coin de terre que je me suis arrangé en Bachkirie, comme la belle nature que vous êtes obligé d'admirer à Sakolniki, vous aurait paru mesquine comparée à ces magnifiques montagnes couvertes de beaux chênes, à ces immenses prairies où les fleurs que vous cultivez dans vos jardins, viennent spontanément et se succèdent sans interruption depuis le mois de Mai jusqu'à la fin de Septembre! Et quels points de vue, quel panorame, si vous voulez vous donner la peine de monter à cheval et de suivre l'un des nombreux sentiers qui à travers le bois vous mênent aux hauteurs voisines! Sa Majesté donnerait volontiers quelques millions, si avec de l'argent on pouvait transporter à Царское Село ou à Péterhoff un de ces sites. dont le bon Dieu a si libéralemant pourvu le gouvernement d'Orenbourg. Ne croyez pas que j'éxagère: j'ai vu assez de beaux paysages dans ma vie, et je n'en ai pas rencontré qui puissent se comparer à ceux d'ici,-Au fond ce n'est que justice,-il faut bien quelque compensation pour la vie de privations que nous menons.

Nº 25.

Orenbourg, 17 Mai 1853.

Dans une heure ou deux je passe en Asie pour y mener pendant deux ou trois mois la vie nomade, que je connais assez pour n'en rien attendre d'agréable.—Ma santé passablement remise me permet d'espérer que je supporterai les fatigues et les tribulations qui m'attendent. Je me suis arrangé de manière, que pendant tout le temps que durera mon absence il y aura tous les huit jours un courrier qui m'apportera l'extra et un autre que j'expédierai avec mes lettres; la chose ne pourra pas se passer aussi régulièrement, que dans le pays soumis au sceptre d'Adlerberg mais je compte cependant qu'il n'y aura pas de grandes lacunes dans ma correspondance,—je compte surtout sur vous, mon cher ami,—vos lettres m'ont déjà réchauffé le coeur plus d'une fois quand il y a de cela treize ans je gelais là où je vais rôtir maintenant.—Je vous envoie une carte que je viens de faire lithocromer par mes artistes; elle contient tout le pays depuis l'embouchure de Сыръ-Дарья jusqu'au point à peu près où je remonterai le fleuve. Personne ne possède encore cette carte et je vous prie de ne pas vous vanter de l'avoir; vous savez que tout est mystère chez nous, ainsi de cette carte qui ne sera pas publiée.

La distraction que j'ai commise en écrivant l'adresse de votre lettre est bien compréhensible: je pense souvent à votre frère que j'aimais bien sincèrement.—Je n'ai pas la faculté de me représenter en idée les personnes absentes ou mortes: il n'y a d'exception que pour bien peu, et votre frère est de ce petit nombre; je le vois quand je veux, comme s'il était devant mes yeux....

№ 26. 30 Mai 1853.

Me voici, cher ami, vous écrivant par 42° au soleil à peu près de même endroit, d'où il y a de cela treize ans je vous écrivais par 33° de froid.—Peu d'hommes ont eu l'occasion de faire cette double expérience, doublement curieuse sous le rapport de l'influence physique et morale qu'elle exerce sur l'homme. Je ne sais comment vous vous représentez la steppe Kuirguis? Vous croyez peut-être par exemple: que l'on y marche sur un gazon touffu entre deux ruisseaux transparents, qui vous charment par leur doux murmure; il n'en est rien,—la verdure n'est qu'une rare exception et le ruisseau, l'eau coulante n'éxiste plus dans cette saison; ce qui était une rivière, il y a de cela un mois, n'est plus maintenant qu'un chapelet de petits lacs, de misérables grenouillères, dont l'eau est tantôt salée et tantôt amère, rare-

mous donce et en tout cas tiède, encadrés de joncs et de touffes masynthe; pendant des centaines de verstes on ne voit, que sableserre glaise et efflorescences de salines qui rappèllent la neige à s'y gromper. Voilà le paysage peu récréatif que j'ai sous les yeux et dont tous les jours nous parcourons 50 à 60 verstes; ma petite troupe est en avant de quelques jours, je n'ai plus que huit marches à faire pour la joindre et depuis Orenbourg (640 verstes) je n'ai pas fait une seule дневка avec les cent cosaques et la pièce de canon, qui forme ma garde; je n'ai pas un seul malade (vous savez, que dans ce cas on ne compte pas le chef) et je n'ai pas perdu un seul cheval; dans tout le détachement il n'y a qu'une dizaine d'individus слабые, -- en un mot, tout va le mieux du monde; il y a du mieux, même pour ma santé et je commence à croire à la possibilité de vous revoir un jour, ce qui à mon départ de Pétersbourg me paraissait bien peu probable. Tout ce que je viens de débiter a l'air n'est ce pas de n'avoir traît qu'au physique de l'homme et cependant je n'ai rien à ajouter pour vous faciliter la conclusion morale, car pour faire le métier, que nous faisons sans préjudice à la santé, il faut de toute nécessité, que l'homme soit soutenu par une force interne, que le русскій человъкъ seul possède. Pendant ma campagne d'hiver dans ce pays où nous avons eu tant à souffrir, le soldat, les cosaques ouraliens surtout chantaient le jour et la nuit sans avoir l'air de se douter, que le mercure etait gelé dans le thermomètre; cela pouvait se concevoir en quelque manière par le besoin de se réchauffer. tout exercice même le chant con amore réchauffe, mais les entendre chanter maintenant depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, vraiment je n'y conçois rien, car certes cela ne saurait les rafraîchir.

Nº 27.

25 Juin 1853. Rive droit du Karaousiak en face du fort ruiné Koch-Kourgan.

L'eau est bonne, il y a de l'herbe et c'est le 25 Juin, c'est de raisons qu'il n'en faut pour laisser un peu reposer mon

nmode hommes et bêtes; ainsi relache aujourd'hui, point de marche et j'en profite pour vous dire quelques mots, cher ami. Ce matin nous avons prié pour la santé de l'Empereur et je vous assure, que ce te-Deum, chanté dans le désert, cette poignée d'hommes agenouillée devant la croix, qui pour la première fois apparaît dans ces lieux, était un spectacle émouvent, plus touchant que la messe, chantée en même temps à l'église de Péterhoff. Il était 9 heures du matin et le thermomêtre marquait 38°. Le 6 Decembre 1839 je priais Dieu dans le même désert par 32° de froid. Je ne sais si l'on peut dire, que les extrêmes se touchent. Nous avons déjà eu 49° au soleil et jusqu'à 30° à la lune; pour de l'ombre nous n'en avons pas, je la payerais au poids de l'or, si je pouvais m'en procurer. Ce qu'il y a de plus difficile à supporter ce sont les 35 m. espèces de cousins et de слъпни. Cependant dans tout le détachement il n'y a que cinq malades et je n'ai pas perdu un seul cheval, cela n'est pas malheureux surtout si l'on considère, qu'ils n'ont pas tous les jours de l'herbe et rarement de l'avoine. Le Syr-Daria est un magnifique fleuve 3 et 6 sagênes de profondeur et rarement moins de 250 de large; c'est une masse d'eau tout à fait imposante et qui depuis des milliers d'années coule en pure perte; elle ne peut fertiliser les bords arides, dénués de toute végétation la plus-part du temps: les oasis d'herbes ne se rencontrent que rarement de 20 en 30 verstes, et n'occupent que des espaces très bornés. Aussi en été il serait impossible de traverser ce pays avec un détachement plus nombreux que le mien. Je ne suis plus qu'à sept jours de marche assez difficile d'Ak-Metchet -but de mon voyage; j'ai fait plus de 1,200 verstes et je suis à peu près dans la même ignorance qui je l'était à Orenbourg sur ce qui nous attend. Tout ce que nous craignons c'est que l'ennemi ne déguerpisse au lieu de nous attendre, ce serait dur il faut l'avouer après toutes les difficultés, toutes les tribulations, que nous endurons et surmontons. Et quand je pense, que pour revenir il faudra, que je refasse ces mêmes 1,500 verstes avec des chevaux plus fatigués, moins de paturage encore et du soleil plus brûlant! Cela fait venir la chair de poule! Приходить на умъ, что мнъ собственно, pour ma personne, не стоить труда возвращаться, можно-бы и здъсь остаться подъ какимънибудь курганчикомъ.

N 28.

27 Juin 1853.

Je suis absolument de votre avis, cher ami, sur le compte de la manière peu satisfaisante de Gortchakoff de vous donner les détails de l'affaire du 6, il y a même des contradictions, entre le dernier bulletin et la nouvelle télégraphique, qui parbait de 600 prisonniers, tandis que le bulletin n'en fait pas mention. Les journaux français et surtout anglais nous apprendront probablement plus que nous n'en savons par l'Invalide. Xpylest est bien le même qui a fait avec moi la campagne d'Ak-Metchet-L possède d'eminentes qualités militaires, paie de sa personne bravement et d'une manière intelligente; sait inspirer une crande confiance au soldar, et peut être extrêmement utile à Serestopol et il vient de le prouver brillamment, mais il faut savoir l'emplever. Si nois avions quelques ceneraix de plus de sur calibre, je rense que l'assaut manoné des allies aurait pu south pour our de hieu autres suites et je crois que Xpyness L'aurait pas demande mienz, que de les poursuivre dans leur samp. Il marati que nous renous pas en mesure de le faire en AND A superiorie que soure ou course ou more de compresente des

Il est bien euroux de savoir comment est echer sura accepté à l'andres et à l'aris et ce qu'ils imaginerent pour l'attenuer il me serait pas moins mercessant de commatre les plans et les automors de Pollesser.

**№ 30**.

Ir Juiles 1845.

 travaux de siège. Aussi me voilà depuis huit jours à fouiller la terre, à m'avancer à pas de tortue et cela me réussit assez bien, car jusqu'à présent je n'ai perdu que 4 hommes et quelques blessés. Ak-Metchet sera prise d'une manière peu brillante peut être, mais il s'âgit d'épargner le sang de nos soldats et non de fournir un article de journal et d'imprimer un bulletin bien ronflant. Mon expédition est secrète et pourvu que les kokaniens sachent, qu'ils sont battus et que la place est enlevée, je n'en demande pas plus.

№ 30. Ak-Metchet, Prise d'assaut le 28 Juillet à 4 h. du matin 1853.

Je ne sais trop à quel point l'assaut et la prise d'une forteresse peut rester secrète, cependant comme ce n'est que le
résultat d'une expédition qui lètait (secrète) je crois plus prudent de m'abstenir de tout dètail à ce sujet, je me contenterai de vous dire qu'après avoir fait sauter une partie de la
muraille, nos soldats et nos cosaques, à qui mieux mieux, ont attaqué la brèche dèfendue par la garnison, qui ne voulait pas se
rendre, elle a tenu ferme même après que nous sommes entrés
dans la place—plus de 300 hommes ont été tués par nos bayonnettes et nos sabres. En somme c'est un brillant fait d'armes,
qu'il serait dommage et j'ose dire inutile de dissimuler.

Si mon aide-de-camp Eversmann, porteur de cette nouvelle parvient à vous voir avant de prendre le chemin de fer il vous donnera des détails qu'une extrème fatigue m'empêche vous écrire.

Ne 16 Août 1853.

Remarquez vous, mon cher ami, que votre vocation de tout trouver pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles devient de plus en plus difficile. Vous avez beau vous battre les flancs il n'en sort que de bien faibles consolations, tirées par les cheveux et toutes basées sur des illusions. Vous vous réjouissez par exemple de ce que Palmerston a enfin jeté le masque et avoue, que ce n'est pas pour soutenir la Turquie ni pour maintenir l'équilibre de l'Europe que l'on nous fait la guerre, mais bien pour faire pencher la balance du côté de l'Angleterre et de la France. Que nous revient-il donc de cet aveu dépourvu de pudeur? Cela fera-t-il revenir l'opinion publique en Angleterre et en France de notre côté? L'acharnement au contraire a tout l'air d'augmenter chez la nation marchande, ses actes de flibustiers se multiplient, elle nargue toute l'Allemagne, elle intimide l'Autriche et en France l'Elu de la nation continue à en faire des choux et des raves selon son bon plaisir. Nous sommes plus loin que jamais du chemin, qui mêne à la paix; on ne saurait douter que la guerre durera longtemps, et dans cette assurance, savez vous ce qui me déplait le plus? C'est la froideur de notre noblesse, qui après avoir fait des phrases sur la dernière goutte de sang et le dernier rouble, qu'elle était prête à sacrifier pour la défence de la patrie, trouve, que c'est un effort au dessus du possible que de marcher avec les ополченія. Voyez, comme elle se conduit dans presque tous les gouvernements; du moins c'est ce que l'on dit. Le peuple Russe n'a pas changé, il est encore ce qu'il était en 1812, mais la noblesse n'est plus à reconnaître. Or, comment ferons nous durer la guerre, si les hautes classes en sont déjà lasses dès le début. Voilà, mon cher Pangloss, ce qui m'attriste et me fait pousser des soupirs. Je vous saurais un gré infini, si vous pouviez dissiper l'humeur noire qui me poursuit surtout depuis quelque temps. J'ai aussi des raisons locales pour n'être ni gai, ni content.

№ 32.

13 Juin 1854.

Votre № 82 n'est plus aussi Pangloss, cher ami, et je trouve la chose toute simple, car pour le moment il est tout à fait impossible de prétendre, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes! Moi, qui n'ai jamais vu les choses en rose,

je n'en suis pas moins peiné et inquiet de la tournure qu'elles prennent.

Nous n'avons plus rien de bon à attendre de Crimée et de la mer d'Azow et je cherche le point d'où l'on pourrait tirer quelque consolation pour notre avenir le plus prochain. Nous ne sommes qu'au mois de Juin, notre auxiliaire ordinaire est encore bien loin de nous! Que se passera-t-il d'ici à l'arrivée des glaces dans la Baltique et des bourrasques dans la mer Noire! и грустно и страшно. Nous n'avons cependant pas le droit de nous laisser aller au découragement car il est manifeste, que Dieu ne nous abandonne pas, sans cela les choses iraient bien plus mal, les hommes ne faisant rien qui vaille.

№ 33.

29 Janvier 1855.

Que voulez vous, cher ami, c'est plus fort que moi! je ne saurais partager votre jubilation, — il m'est impossible d'avaler les cinq articles, même sans connaître tous les assaisonnement que les cuisiniers anglais, français et autrichiens y ajouteront et qui certes ne les rendront pas de plus facile digestion. Je ne veux pas dire par là, qu'il fallait coûte que coûte continuer la guerre, pour se prononcer la dessus il faudrait en savoir plus long que ce que je sais; je veux croire, au contraire, que nous nous trouvons dans la nécessité malheureuse de conclure une paix humiliante, mais cette cruelle nécessité ne saurait m'inspirer pour le présent d'autres pensées, que les plus tristes et les plus amères, sans la moindre lueur consolante dans l'avenir. Dieu donne, que je me sois trompé dans mes funestes pressentiments; — ce n'est pas la perte de notre influence Européenne que je regrette et ce n'est pas l'ennemi du dehors que je crains, c'est la désaffection du peuple pour son Souverain,-c'est l'accusation de faiblesse etc. et tout ce que ces deux motifs penvent chez nous amener à leur suite.

Parmi toutes les nouvelles, que vous m'avez communiquées, cher ami, vous avez eu la malice de garder un profond silence sur ce qui me regarde. «L'Invalide» a imité votre exemple, ce qui fait, que je dois vous paraître d'une indiscrétion scandaleuse en vous faisant part de l'imprimé ci inclus.

Mais je veux pousser mes confidences plus loin encore; apprenez donc, si vous ne le savez déjà, que le délabrement de ma santé est arrivé à un point qui ne me permettra plus de conserver mon poste et que j'ai demandé à le quitter.—Depuis longtemps déjà, mais surtout depuis un an ma vie n'est pour ainsi dire qu'une douloureuse agonie et un combat continuel de mes forces morales et physiques.

J'y ai mis toute l'énergie, dont je suis capable et j'ai tenu autant que faire se pouvait, mais à l'impossible nul n'est tenu, surtout quand la conscience me dit, qu'une plus longue lutte serait nuisible au service et par conséquent au bien du pays que j'administre et que j'aime par-dessus tout.

J'aurais pu encore tromper les spectateurs, mais impossible de me faire illusion à moi-même. — Пора уступить мъсто другому. — Dieu veuille que mon successeur travaille avec le même amour, que j'ai fait pendant 15 ans. Je comptais mourir à mon poste, mais la mort ne vient pas quoique la vie n'y est plus. C'est avec un sentiment bien pénible, avec un serrement de cœur bien douloureux, que j'obéis à ma consience en faisant le sacrifice que je fais.

№ 35.

27 Novembre 1857.

Jusqu'au dernier moment je m'étais flatté de l'espoir, que mon frère Léon réchapperait de la maladie qui l'a emporté; à présent je considère sa mort tout bonnement comme un passe droit; de toute manière c'était mon tour, car je ne suis absolument bon à rien, tandis que lui pouvait encore être très utile et sera difficilement remplacé. — Qu'il en soit selon la volonté de Dieu! il ne faut pas être égoiste.—Mon frère n'a jamais été

apprécié comme il mériterait de l'être; il avait une bien belle âme et un excellent cœur, mais peu expansif et par cela méconnu. Actuellement même, d'après ce que vous me dites, vos jugeurs l'accusent très gratuitement, d'avoir fait un testament en faveur de mon neveu au préjudice de mon frère B. Jusqu'à présent j'ignore absolument ce qui en est, mais en tout cas B. ne pouvait et n'a jamais compté sur la succession de Léon qui a des enfants; sa fortune n'était pas assez considérable pour être morcelée, et il n'aurait pu la tester à B. qu'en le chargeant de la transmettre et alors le testament aurait été une éspèce de mystification. Il faut dire encore que dans notre famille il y a des membres bien autrement génés dans leurs affaires, et bien plus surchargés d'enfants que B. Vous voyez donc, mon cher ami, que vos Solons de salons ne savent ce qu'ils disent.

№ 36.

## Письмо графа Перовскаго къ одной изъ его родственницъ передъ началомъ второго похода, въ I853 г. (въ Коканъ).

Je réponds à ta lettre du 4 et je n'ai que le temps de te dire deux mots, car dans quelques heures je me mets en route et d'ici là j'ai encore un tas d'affaires à expédier.

Tu expliques parfaitement ma position dans le monde; c'est aussi comme cela que je l'entends et je tache de faire comme tu dis. Je sais que les deux maladies que j'ai eues, sont des appels, des avertissements et je cherche à me mettre en règle autant que cela dépend de moi; какъ умѣю, такъ и дѣлаю—mais il est si difficile de faire marcher de front les devoirs de ce monde avec les préparatifs pour l'autre. L'excellent livre, que tu m'as enveyé me facilite, beaucoup la besogne\*). Je suis un pen plus content de moi depuis que je le lis. Cette lecture me fera le plus grand bien et me donnera des forces pour supporter les tribulations et les épreuves qui m'attendent. On fait de l'expé-

<sup>\*)</sup> Bossuet-"Les Commentaires sur l'Evangile".

dition que je vais entreprendre une affaire importante et celaà mon grand désavantage, car c'est une entreprise absolument insignifiante dont l'issue la plus heureuse ne présentera rien de brillant. Quand j'aurais obtenu tout le résultat possible, ce sera si peu de chose que l'on croira généralement que l'expédition est manquée.

Je te dis cela pour te faire voir que dans cette entreprise il n'y a pas de place pour l'ambition, au moins pour ma personne malgré qu'il y en a qui pensent le contraire. C'est un devoir de conscience que je remplis et à toi je puis dire que c'est une bonne action que je fais.

Si nous nous revoyons, tu sauras en quoi elle consiste et tu m'approuveras. Quant à ma santé, je puis te donner ma parole qu'elle risquerait bien plus d'être compromise si je restais ici, qu'elle ne souffrira des fatigues aux quelles je l'expose en me transportant sur lieux... etc., etc.



Скоро два м'всяца, какъ я нахожусь въ Уральскъ. Причина моего пребыванія здісь, можеть быть, вамъ извъстна: это-опять-таки волненія казаковъ Урала,-и сначала, дъло было очень серьезное... Вы знаете, что всъ казаки Урала-ярые раскольники. Постройка на ихъ землъ нъсколькихъ православныхъ церквей возбудила ихъ религіозный фанатизмъ-и злонамфреннымъ людямъ удалось взбунтовать народъ и возстановить его противъ мъстныхъ властей, которыя, впрочемъ, не подали ни малъйшаго повода къ неудовольствію. Благодареніе Богу, на этотъ разъ все кончилось, какъ всегда кончается въ моемъ "королевствъ": послъ родительскаго внушенія, преподавнаго нікоторымъ, послідовало полнъйшее умиротвореніе. Въ настоящее время, самые упорные дивятся тому, что имфли глупость подвести себя подъ наказаніе, котораго легко можно было избъжать. Чтобы пояснить Вамъ все это дело, прилагаю дневной приказъ, который предшествовалъ моему прибытію въ Уральскъ и произвелъ хорошее дъйствіе. Сообщая Вамъ наши мъстныя новости, полагаю, что имъю право просить и Васъ, въ свою очередь, извъстить меня о путешествіи Ихъ Величествъ. Относительно этого нахожусь въ полной неизвъстности.

Nº 2.

Оренбургъ, 16 ноября 1837 г.

Благодарю васъ за извъстія; жду дальнъйшихъ, такъ какъ вы теперь у источника ихъ-и мой единственный корреспонденть въ Москвъ. Адлербергъ же слишкомъ занятъ, когда онъ на службъ, и слишкомъ лънивъ, когда отдыхаетъ на лаврахъ,—такъ что черезъ него я не могу ничего узнать.

Остался ли доволенъ Императоръ административными распоряженіями Розена (на Кавказф)? Какая причина немилости къ Николаю Муравьеву? Что рѣшено касательно пребыванія двора въ Москвѣ? и пр. и пр. Найдите время все мнѣ сообщить. Право, нужно вашу доброту, чтобы переписываться со мною—въ то время, какъ я не могу отплатить тѣмъ же, и нужна моя увѣренность въ томъ, что вы унаслѣдовали отъ вашего добраго брата его дружбу ко мнѣ—безъ чего нельзя было бы оправдать мою докучливость въ отношеніи васъ.

Послъдняя экстра-почта (изъ Москвы въ Оренбургъ) опоздала на 48 часовъ; на этотъ разъ, опозданіе объясняется затрудненіями при переправъ черезъ ръки; но вообще, почта съ нъкоторыхъ поръ менъе аккуратна и часто опаздываетъ на сутки, безъ всякаго основательнаго повода.

### Nº 3.

### Оренбургъ, 7 декабря 1837 г.

Изъ всего вами сообщеннаго, всего болъе удивляетъ меня новость, касающаяся меня—о моемъ назначени на мъсто Розена. Тъ, которые дълаютъ мнъ честь считать меня достойнымъ, будутъ удивлены, узнавъ, что я не только не желаю, но былъ бы недоволенъ. Мой теперешній постъ, конечно, не такъ блестящъ и не такъ почетенъ, но онъ даетъ мнъ возможность доказать, что я могу быть полезенъ, прибавлю даже — что я сдълался необходимъ, — и въ настоящую минуту меня здъсь трудно даже замъстить, потому что начато многое такое, что я одинъ могу заверщить. Наконецъ, если мнъ суждено пробыть здъсь еще нъсколько лътъ, то я надъюсь

оставить по себѣ репутацію, которая вознаградить меня за проведенную здѣсь жизнь. Совершенно противное случилось бы со мною на Кавказѣ; но вѣроятнѣе всего, что меня бы тамъ мѣсяцевъ черезъ шесть похоронили. Отставка Розена и неудовольствіе Государя вполнѣ оправдывають все, что было слышно про тотъ край отъ пріѣзжающихъ оттуда людей: все тамъ вверхъ дномъ—какъ военное управленіе, такъ и гражданское... Туда надо послать человѣка не только способнаго и благонамъреннаго, но еще и чуть-чуть лѣниваго, или, по крайней мѣрѣ, человѣка, дѣятельность и энергія коего не была бы выдающимся качествомъ; слишкомъ же трудолюбивый человѣкъ нашелъ бы тамъ могилу—прежде, чѣмъ достигъ бы водворенія порядка. Могу ошибаться, но это—мой взглядъ относительно Кавказа.

Что же касается меня лично, то увъряю васъ, что мое честолюбіе не стремится къ повышеніямъ; мое убъжденіе такое, что можно отличиться, быть замъченнымъ и заслужить всеобщее уваженіе на всякомъ постъ: по моему мнънію, исправникъ, который всю жизнь добросовъстно исполнялъ бы свои обязанности, заслуживаетъ столько же похвалы и признательности, какъ и военный губернаторъ, поступающій такимъ же образомъ.

# № 4. Оренбургъ, 25 ноября (годъ не означенъ).

Воть историческій анекдоть, который дасть вамъ понятіе о нашихъ буранахъ. На дняхъ, во время одного такого бурана, двѣ казачки изъ станицы, принадлежащей къ Оренбургу, вышли въ полдень изъ дому, чтобы принести воды изъ колодца, находящагося для одной въ 20, а для другой въ 50 саженяхъ отъ жилья; ни та, ни другая не вернулись; черезъ нѣсколько часовъ ихъ нашли замерзшими: полныя ведра доказывали, что онѣ потеряли слѣдъ на возвратномъ пути.

Какъ это далеко отъ фіалокъ Флоренціи или апельсинныхъ деревьевъ Соренто!

Nº 5.

Оренбургъ, 4 января 1838 г.

Какое грустное извъстіе вы сообщаете мнъ въ вашемъ последнемъ письме. Поистине, можно-ли себе представить, чтобы такое великоленное, громадное и прочное зданіе, какъ Зимній дворецъ, сгорѣло, какъ изба. Но Эрмитажъ, коронные брилліанты и другія богатства спасены; можно еще утвшиться о потерв остального. Остается только денежный вопросъ, а Уралъ и Алтай пришлють нъсколько сотенъ пудовъ золота, если этого отъ нихъ потребують. Эпизоды, вызванные этимъ несчастнымъ событіемъ, также весьма утвшительны. Трогательные поступки, разсказанные вами, поистинъ услаждають душу. Воть діла, которыя было-бы необходимо вывести наружу, публиковать и заставить повторять, хочешь не хочешь, иностранную печать. Къ несчатію, именно этого ничего и не сдълають; мы на этоть счеть непозволительно скромны, наши газеты и тъ, кто ими заправляеть, предаются часто удручающему, и скажу даже, возмутительному молчанію. Возможно ли, наприм'връ, что о событін, какъ пожаръ Зимняго дворца, совершившемся 17-го, не было упомянуто въ листкахъ отъ 20-го, полученныхъ мною одновременно съ вашимъ письмомъ. Во всякомъ другомъ государствъ все это было-бы немедленно напечатано съ прибавленіемъ ежечасныхъ бюллетеней. Непостижимое молчание при такихъ обстоятельствахъ можеть дать впоследствін поводь къ совсёмь ложнымь и опаснымъ истолкованіямъ, да и не можеть быть иначе. Иногда запоздавшее объявление не въ силахъ даже исправить вредъ, причиненный молчаніемъ, которое въ силу именно того, что ему пріискивается причина, поселяеть въ умахъ недовъріе. Я тъмъ болъе благодарю вась за подробности этого печальнаго событія,

Гдѣ поселиться Дворъ и все къ нему принадлежащее? Аничковскій, Таврическій и Мраморный дворцы всѣ три въ совокупности не могутъ вмѣстить и четверти личнаго состава Зимняго дворца. Не послужить-ли это поводомъ къ возвращенію въ Москву?

Nº 6.

Оренбургъ, 20 іюня 1839 г.

Настоящее счастье быть въ перепискъ съ такимъ человъкомъ, какъ Вы; думаю, что въ цъломъ міръ не найдется другого, болже безкорыстнаго; Вы сообщаете мнъ новости самыя свъжія, самыя интересныя, которыхъ я не найду ни въ газетахъ, ни въ частной моей перепискъ; что могу дать я взамънъ? При всемъ моемъ желаніи, припоминая всв событія, совершившіяся на пространствъ отъ Волги до Бухары, не могу сообщить ничего достойнаго Вашего вниманія. Въ данное время я всецъло поглощенъ приготовленіемъ къ научной экспедиціи на берега Аральскаго моря: она должна быть общириве всего того, что было сдвлано въ этомъ направленіи; она должна изследовать страну, совершенно неизвъстную европейцамъ; но время этихъ изслъдованій не обозначено еще точно. Во всякомъ случав, она можеть быть предпринята только послё моей повздки въ Москву. Туркмены нынъшній годъ чрезвычайно дерзки на Каспійскомъ морѣ; ихъ корсары захватили уже около 400 нашихъ астраханскихъ рыболововъ, большею частью въ устьяхъ Волги, такъ что наши промышленники не осмъливаются больше выходить въ море. Это постыдно. Флотилія Каспійскаго моря не можеть придти на помощь, такъ какъ существуеть только по имени.

Nº 7.

Оренбургъ, 15 августа 1839 г.

Двѣ недѣли тому назадъ я былъ еще убѣжденъ, что буду имъть удовольствіе видѣть Васъ во время маневровъ подъ Бородинымъ; я даже намъревался прівхать не позднве 20-го; но "человвкъ предполагаеть, а Богъ располагаетъ!". — Повидимому, симбирскіе и саратовскіе поджигатели, или, по крайней м'врф, ихъ дьявольская идея переселилась въ Оренбургъ: со второго числа этого мѣсяца, день перваго пожара, за которымъ последовало три другихъ, довольно значительныхъ, и не прошло дня безъ попытки поджоговъ: лавки закрыты, вещи уложены на возы и вывезены за городъ; жители не спять ни днемъ, ни ночью; всеобщая паника, постоянное отчаяніе... Главная часть домовъ Оренбурга и особенно предмъстій-полусгнившіе бараки, которые отъ чрезм'врной засухи представляють изъ себя хороний горючій матеріаль; городь расположень далеко оть воды; въ продолжение болъе двухъ мъсяцевъ не было ни капли дождя; при этомъ, каждодневные ураганы, а къ довершенію картины-три пожарные насоса безъ пожарной команды. Вы представляете себъ, какъ могу я быть спокоенъ среди всего этого, и какъ пріятно двигаться по жар'в, которая, въ твни, достигаеть 20° тепла.

По счастью, манія поджигательства, кажется, еще не проникла внутрь губерній; говорю кажется, потому что им'єю уже изв'єстіе о трехъ довольно значительныхъ пожарахъ, но причины ихъ, хотя и неизв'єстныя, могуть быть объяснены естественнымъ путемъ.

Какъ бы то ни было, о моей повздкв въ данную минуту не можетъ быть рфчи. Нъсколько поджигателей были задержаны на мъстъ преступленія; они переданы слъдственной коммиссіи, но до сихъ поръ не было возможности открыть какой-либо заговоръ, особенно ничего на политической подкладкъ; тъ, которые схвачены —не поляки; \*) такъ что я съ своей стороны объясняю все самымъ простымъ и прозаическимъ образомъ: я думаю,

<sup>\*)</sup> Здъсь упоминается о ссыльныхъ полякахъ, попавшихъ въ Оренбургъ послъ возстанія 1831 года.

что здѣсь, болѣе чѣмъ гдѣ-либо въ городѣ и въ селахъ, есть люди, для которыхъ нѣтъ большаго удовольствія, какъ поджечь домъ своихъ сосѣдей изъ мести, изъ зависти и т. д.; слуги питаютъ такія же чувства къ господамъ; при обычномъ порядкѣ вещей всѣ эти люди подверглись бы слишкомъ большой отвѣтственности при удовлетвореніи своихъ страстей, тогда какъ во время броженія умовъ, направленныхъ къ тому, что ихъ дома будутъ подожжены, неблагонамѣренные люди не боятся поджигать, убѣжденные, что подозрѣніе падетъ не на нихъ, а на поджигателей, которыхъ въ дѣйствительности можеть быть и не существуеть.

Воть печальныя причины, мѣшающія моей поѣздкѣ въ Москву, несмотря на все мое желаніе и даже необходимость ея для меня; но вѣроятно въ сентябрѣ я поѣду въ Петербургъ, гдѣ пробуду этотъ разъ не болѣе недѣли.

No. 8.

17 ноября 1837 г.

Наконецъ вотъ мы пустились въ походъ... Весь отрядъ уже ушелъ, я-же остался здъсь, чтобы написать коекакія письма. Завтра присоединюсь къ отряду. Въ настоящее время, у насъ совершенный хаосъ, и не можеть быть иначе. Въдь въ прошломъ никакихъ указаній: все надо отгадывать, все ново для каждаго. Солдать никогда еще не выючиль верблюда, верблюдь никогда не носиль подобныхъ выоковъ. Всв кричать, сердятся, теряють время; чрезъ нъсколько времени, когда люди и животныя ознакомятся ближе, все пойдеть лучше. Погода сыграла со мной плохую шутку. Послъ двухнедъльнаго постояннаго и пронзительнаго холода, вдругъ дождь и оттепель. Воть уже три дня, какъ это продолжается, и я очень боюсь, что придется потерять мясо и вев припасы, заготовленные въ разсчетв на постоянный холодъ; никогда здёсь не было такой погоды въ ноябре, особенно послѣ 20° мороза. Но что еще намъ предстоить? Впрочемъ, съ Богомъ, впередъ—маршъ! А вы въ свободныя минуты помолитесь за насъ, право это будетъ не лишнее. Если судьба позволитъ намъ еще свидъться, то много придется мнъ вамъ поразсказать; въ противномъ случаъ, не забудьте, что я не вътренникъ, не фанфаронъ. Всъ возможныя мъры были приняты, и если я не возвращусь, то потому, что есть несчастія, которыя человъкъ не можетъ предотвратить. Прилагаю при семъ воззваніе и прокламацію, это только для васъ. Воззваніе будетъ, я думаю, напечатано въ газетахъ, но не сообщайте о немъ тъмъ, которые могли-бы его публиковать, не дождавшись для этого Высочайшаго повельнія, какъ это случается иногда. При всякой удобной оказіи извъщу васъ обоихъ (т. е. братьевъ Булгаковыхъ).

№ 9. 23 ноября 1839 г.

Пишу вамъ съ послъдняго населеннаго пункта; затымь, въ продолжение двухъ мысяцевь, прощай всему, что похоже на комфорть: я уже провель двв ночи въ налаткъ; первую при 30° градусахъ мороза. Послъ усиленной топки, мнв удалось добиться подъ войлокомъ 15° мороза въ первую ночь, во вторую 25°... Вы можеть быть подумаете, что не стоило топить, да и я того-же мивнья-Какое прелестное начало эти 30° въ третій день похода!... однако, никто еще не отморозилъ себъ ни рукъ, ни ногъ; но признаться откровенно, что испытаніе тяжко и если-бы пришлось нанимать людей для подобнаго похода, все уральское и алтайское золото оказалось-бы безполезнымъ, не нашли-бы ни офицеровъ, ни солдатъ, но по царскому велънью, рады стараться. Здоровье мое не совсъмъ подходить къ тому, что меня ожидаеть: я еще не вполнъ оправился отъ лихорадки, которую схватилъ нередъ отъвздомъ изъ Оренбурга; къ этому прибавилось еще воспаленіе глазъ, и я воспользовался дневкой, чтобы приставить піявки къ вискамъ.

№ 10. Башталаки, 6 декабря 1869 г. 250 верстъ отъ Ореноурга.

У меня есть оказія отправить еще почту въ Орен бургъ, и я пользуюсь этимъ, чтобы исполнить мое объщаніе сообщить вамъ, что я здоровъ, по мъръ возможности подвигаюсь впередъ и сдълалъ почти пятую часть нашего пути; говорить вамъ о безчисленныхъ затрудненіяхъ которыя мы испытываемъ по случаю суровой зимы, при недостаткъ топлива, безполезно: вы легко себъ можете представить ощущение, которое испытываешь, находясь цвлыми двями и ночами подъ открытомъ небомъ, при морозъ въ 30 градусовъ (а сегодня даже 32°); что вамъ покажется невъроятнъе, это-что при этомъ нътъ отмороженныхъ ни пальцевъ, ни носовъ и вообще очень мало больныхъ. Слава Богу, что до сихъ поръ морозы, хотя и сильные, не сопровождались вътрами; этого я болве всего опасаюсь, потому что тогда, не имвя ни жилья, ни топлива, нъть спасенія.

Сегодня, 6 декабря, при 32 градусномъ морозъ отслужили молебенъ \*) подъ открытымъ небомъ и салютовали Могу васъ увърить, что это была трогательная церемонія и что мы молились съ большимъ жаромъ и меньшей разсъянностью, чъмъ въ хорошо натопленныхъ церквахъ столицы; въ нашемъ положеніи молитва имъетъ иной смыслъ, чъмъ въ вашемъ: только при помощи Бога мы можемъ надъяться преодолътъ стихіи и врага, и чувствуемъ, что погибнемъ, если молитвы наши не будутъ услышаны; однако, не думайте, что мы упали духомъ; ничуть! вы услышите пънье въ лагеръ, какъ бы среди мая; правда, что кашляютъ чаще, чъмъ поютъ; но я нахожу достойными похвалы и восхищенья пъть темной ночью при 20 и 30° мороза, пользуясь огнемъ только при варкъ пищи, а затъмъ ни уголька, который бы ласкалъ эръніе,

<sup>\*)</sup> Это былъ день тезоименитства Николая Павловича.

и сознавая, что завтра, послъ-завтра и еще цълыхъ шесть недъль будеть продолжаться все то-же и съ тъми же лишеніями... Прощайте.

## № 11. Рока Эмба, въ 500 верстъ отъ Оренбурга, 4 января 1840 г.

Вы, въроятно, думаете, что я уже въ Хивъ, или близокъ къ ней! Увы! я еще не на половинъ пути! Зима со всеми своими ужасами обратилась противъ насъ. Тамощийе обыватели или лучше сказать киргизы не помнять такой суровой зимы, съ такими глубокими снъгами. Со времени выступленія изъ Оренбурга термометръ рѣдко показывалъ менње 20° мороза. Два дня сряду было 31° и 33 градуса, а какъ только подымалось до 25°, начипался сильнъйшій вътеръ и бураны. Трудно себъ представить, не переживъ этого, что испытываетъ человъкъ, когда, несмотря на всякія одежды, шубы и теплые сапоги, чувствуеть прохватывающій его холодъ, когда анаеть, что и завтра, и черезъ мѣсяцъ все еще будетъ то-же самое; что при этомъ нъть топлива, чтобы отогръться или побаловать себя свътомъ костра во время длинныхъ, безконечныхъ ночей. Да, нужно испытать все это, чтобы понять! И все же мы не пали духомъ: "Лишь бы не было хуже, а это перенесемъ", -говорять офицеры, -, право не о чемъ тужить". -, Царю рады мы служить"-говорять солдаты. Мы дошли до того, что день въ 20° мороза считаемъ предвъстникомъ весны, и скоро налъемся гръться на солнцъ ...

Было только три случая отмораживанія ногь; конечно, вы согласитесь, что три человівка на 4,600 человівкь не берутся въ разсчеть, поэтому я умолчаль бы объ нихъ, еслибы не желаль, чтобъ вы знали все. Я увірень, что нась всіхъ считають уже замерзшими, а мы подвигаемся, котя и черепашьимъ шагомъ, и достигнемъ ціли, только

сяцемъ позднъе. Остается сдълать самое трудное; я мъю не тъ препятствія, которыя непріятель постарается намъ причинить, такъ какъ безъ хвастовства скажу, что каждый изъ насъ стоить по крайней мъръ 10 хивинцевъ, а все, что они могутъ намъ противопоставить, будеть не болве 50 или 40 тысячь, -но 700 версть пространства еще болве безплоднаго, чвмъ то, которое мы прошли; - съ травой подъ снъгомъ, а слъдовательно не могущей служить кормомъ для животныхъ; а для насъ съ отсутствіемъ другой воды, какъ изъ талаго снъга, при условіи, что не на чемъ таять, -- воть гдъ затрудненія; воть гдв необходима Божья цомощь, такъ какъ человъческая безсильна. Въ 180 верстахъ отсюда есть кръпостца, на которую хивинцы на этихъ дняхъ сдълали нападеніе. Ихъ было 2,000 человъкъ и, конечно они были прогнаны. Ихъ появление насъ удивило: мы не ожидали видъть ихъ такъ скоро; они были настолько любезны, что встрътили насъ болъе чъмъ на полъ-дороги. Къ сожалънью, послъ этого они не появились болъе. Это въроятно быль маленькій отрядъ, посланный на развъдки. Если-бы мы имъли возможность скоръе вступить съ ними въ дъло! Это общее желаніе моей малочисленной арміи; разъ бы мы пом'врились силами, они бы уже знади, чего ожидать. Еслибы только я не нуждался въ такомъ количеств верблюдовъ для передвиженія!

Ради Бога, пишите мнѣ; письмо друга, извѣстія о родинѣ, о Царской семьѣ для насъ, а особенно для меня, необходимѣе огня во время большихъ холодовъ. Мы уже доказали, что безъ него можемъ обходиться; но отсутствіе извѣстій вліяеть прямо на душевное состояніе; это повидимому самое тяжкое испытаніе изъ всѣхъ, которыя мнѣ приходится выдерживать...

№ 12. Акбулакъ, 650 в. отъ Оренбурга, 4 февраля 1840.

Ваши письма утъщали меня не разъ, съ той поры какъ я въ степи; обращаясь къ другу, чувствую потребность утъщить самого себя въ моемъ несчастьи. Экспе-

ственный корресповденть въ Москвъ. Адлербергъ же слишкомъ занятъ, когда онъ на службъ, и слишкомъ лънивъ, когда отдыхаетъ на лаврахъ,—такъ что черезъ него я не могу ничего узнать.

Остался ли доволенъ Императоръ административными распоряженіями Розена (на Кавказъ)? Какая причина немилости къ Николаю Муравьеву? Что ръшено касательно пребыванія двора въ Москвъ? и пр. и пр. Найдите время все мнъ сообщить. Право, нужно вашу доброту, чтобы переписываться со мною—въ то время, какъ я не могу отплатить тъмъ же, и нужна моя увъренность въ томъ, что вы унаслъдовали отъ вашего добраго брата его дружбу, ко мнъ—безъ чего нельзя было бы оправдать мою докучливость въ отношеніи васъ.

Послъдняя экстра-почта (изъ Москвы въ Оренбургъ) опоздала на 48 часовъ; на этотъ разъ, опозданіе объясняется затрудненіями при переправъ черезъ ръки; но вообще, почта съ нъкоторыхъ поръ менъе аккуратна и часто опаздываетъ на сутки, безъ всякаго основательнаго повода.

#### No 3.

### Оренбургъ, 7 декабря 1837 г.

Изъ всего вами сообщеннаго, всего болъе удивляетъ меня новость, касающаяся меня—о моемъ назначеніи на мъсто Розена. Тъ, которые дълають мнъ честь считать меня достойнымъ, будуть удивлены, узнавъ, что я не только не желаю, но быль бы недоволенъ. Мой теперешній постъ, конечно, не такъ блестящъ и не такъ почетенъ, но онъ даетъ мнъ возможность доказать, что я могу быть полезенъ, прибавлю даже — что я сдълался необходимъ, — и въ настоящую минуту меня здъсь трудно даже замъстить, потому что начато многое такое, что я одинъ могу завершить. Наконецъ, если мнъ суждено пробыть здъсь еще нъсколько лътъ, то я надъюсь

ству съ нашими границами. Мы, напротивъ, не нашли былинки травы для нашихъ верблюдовъ во время всего пути, ни одного кустарника для огня, такъ какъ, только усиленно расчищая снъгъ, намъ удавалось добыть немного тощихъ корней, употребляемыхъ для варки супа солдатамъ; что же касается огня, чтобы обогръться, мы даже на него и не разсчитывали, а между темъ вчера, 3-го Февраля, термометръ показывалъ 30° холода, сегодня 28°, третьяго дня 26° съ жестокимъ вътромъ, срывающимъ наши жалкія войлочныя палатки и длившимся 36 часовъ. Эти непривычные холода, а также отсутстве корма причиняли гибель нашихъ верблюдовъ. Вы можете себъ представить, что вынесли люди и насколько было трудно ухаживать за больными. А между тъмъ, вопреки всему, лишеніямъ всякаго рода, затрудненіямъ и ежеминутнымъ препятствіямъ, мы бы достигли цъли, не будь недостачи въ верблюдахъ, то-есть если бы я имълъ счастье напасть на зиму обыкновенную. Здъсь я вынужденъ былъ бросить 150 четвертей муки и сухарей-пищу на шесть недъль для всего отряда; возвращение наше тоже не легко: мы должны до нашей крипостцы на Эмбъ, гдъ хранится провіанть, пройти 160 версть въ снігу и дві высокія горы. Это 15-ти или 18-ти дневный переходъ безъ корма для верблюдовъ... Дай Богъ, чтобы мы справились безъ страшныхъ приключеній. По прибытіи на Эмбу, хотя тамъ и есть припасы, отрядъ еще не спасенъ; ни одинъ изъ верблюдовъ не дотянетъ до этого срока. Придется набирать новыхъ, - что въ это время, при нашихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, представляеть величайшую трудность. Помощи изъ Оренбурга нельзя ждать; нъсколько дней дождя, а здъсь они бывають въ мартв, могутъ истребить нашъ запасъ сухарей. Во всякомъ случав, отряду придется ждать весны на Эмбъ.

Резюме: Согласно самымъ точнымъ и върнымъ разсчетамъ, я бы долженъ быть на полпути отъ Хивы, и приГдѣ поселиться Дворъ и все къ нему принадлежащее? Аничковскій, Таврическій и Мраморный дворцы всѣ три въ совокупности не могутъ вмѣстить и четверти личнаго состава Зимняго дворца. Не послужить-ли это поводомъ къ возвращенію въ Москву?

№ 6.

Оренбургъ, 20 іюня 1839 г.

Настоящее счастье быть въ перепискъ съ такимъ человъкомъ, какъ Вы; думаю, что въ цъломъ міръ не найдется другого, болве безкорыстнаго; Вы сообщаете мнъ новости самыя свъжія, самыя интересныя, которыхъ я не найду ни въ газетахъ, ни въ частной моей перепискъ; что могу дать я взамънъ? При всемъ моемъ желаніи, припоминая всв событія, совершившіяся на пространствъ отъ Волги до Бухары, не могу сообщить ничего достойнаго Вашего вниманія. Въ данное время я всецъло поглощенъ приготовленіемъ къ научной экспедиціи на берега Аральскаго моря: она должна быть обшириве всего того, что было сдвлано въ этомъ направленіи; она должна изследовать страну, совершенно неизвъстную европейцамъ; но время этихъ изслъдованій не обозначено еще точно. Во всякомъ случав, она можеть быть предпринята только послё моей повздки въ Москву. Туркмены нынъшній годъ чрезвычайно дераки на Каспійскомъ морѣ: ихъ корсары захватили уже около 400 нашихъ астраханскихъ рыболововъ, большею частью въ устьяхъ Волги, такъ что наши промышленники не осмъливаются больше выходить въ море. Это постыдно, Флотилія Каспійскаго моря не можеть придти на помощь, такъ какъ существуеть только по имени.

Nº 7.

Оренбургъ, 15 августа 1839 г.

Двѣ недѣли тому назадъ я былъ еще убѣжденъ, что буду имъть удовольствіе видѣть Васъ во время блюдовъ кормили сухарями и овсомъ, предназначенными пля людей и лошадей, и не смотря на это, значительное количество сухарей, муки и овса надо было бросить за недостаткомъ верблюдовъ для ихъ перевозки; и такъ сохраняя только необходимое изъ припасовъ и употребивъ невъроятныя усилія, чтобы не потерять военнаго матеріала, двѣ первыя колонны достигли Эмбы; двѣ остальныя должны прибыть сюда же чрезъ два или три дня. Теперешнее состояніе отряда оказалось бы еще печальнъе, если бы я продолжалъ движение впередъ; 10 дней похода по сивгамъ еще болве глубокимъ, чвмъ адъшніе, поставили бы отрядъ въ невозможность идти ни впередъ, ни назадъ; а я бы принужденъ былъ объявить войскамъ, что у меня нъть припасовъ, и нъть возможности продолжать походъ; мы бы тогда очутились въ нъсколькихъ сотняхъ версть отъ ближайшихъ киргизскихъ ауловъ; весною нашли бы только наши трупы, а имущество экспедиціи доставило бы Хивинскому хану трофеи, которыхъ безъ этого онъ никогда бы не получилъ.

Конецъ экспедиціи остается все-таки несчастно кончившимися родами, какъ я вамъ писалъ въ началъ письма; тъмъ болъе неудачными по своимъ дурнымъ послъдствіямъ, что объ экспедиціи много говорили. Пророки, и между ними особенно изъ Англійскаго клуба, палкны торжествовать въ своемъ самолюбіи: они отсюда ведуть заключеніе, что экспедиція въ Хиву невоззва; тогда какъ тольконе бывало суровая зима и осогля глубокіе снъга были причиной неудачи пред-

страдаю при мысли, что мое имя будеть упося въ военной іерархіи только какъ начальника вшагося похода. Что меня заставляеть страдать и пиеть боль, это мысль о вредъ, который эта непричинить дълу.

Не могу сказать вамъ, сколько времени пробуду здъсь; оставшагося количества верблюдовъ было бы достаточно, чтобы дойти съ отрядомъ до кръпости но бъда въ томъ, что они больше не могуть двигаться; и такъ нужно добывать другихъ, что не легко, или сидъть два мъсяца, пока эти не отдохнуть. Среди марта здёсь уже бываеть трава, и эта пища быстро бы возстановила ихъ силы; но за время до середины марта большая половина ихъ издохнеть. Во всякомъ случав, мнв теперь нельзя покинуть отрядъ: нужно найти мъсто, чтобы удобно расположить войско, чтобы эти мъста давали по возможности кормъ для лошадей и верблюдовъ, а также какое нибудь топливо; ничего подобнаго нъть около кръпости; такія мъста можно найти только въ 50 верстахъ отъ нея, а тогда затруднителенъ подвозъ продовольствія въ лагерь, такъ какъ магазины устроены въ фортъ.

Военные и не военные, никто изъ тѣхъ, кто не продълалъ этого похода, не могутъ представить себѣ даже приблизительно тѣхъ ежеминутныхъ безчисленныхъ не преодолимыхъ препятствій, которыя я встрѣтилъ, какъ только счастіе отвернулось отъ меня.

Прощайте, любезный другъ, можетъ быть долго не буду вамъ писать, если какое нибудь непредвидънное событе не дастъ мнъ возможности говорить о другихъ предметахъ помимо верблюдовъ. Мои письма никого не могутъ болъе интересовать, даже и моихъ друзей; они могутъ содержать только мало утъщительное повтореніе все тъхъ же сътованій.

Меня ожидаеть еще одно большое испытаніе: состояніе здоровья моей піхоты становится довольно угрожающимъ; я могъ ее предохранить отъ холода, но, несмотря на прекрасную пищу, которой она пользовалась во все время похода, приміра чего не было ни въ одномъ походів, я быль безсилень научить переносить тяжесть такого похода людей, никогда не покидавшихъ своего рак и не испатываниять бивачной жизви даже въ мирине время Дѣло въ томъ, что причина такой заболъзвемости зависить отъ самого вычества моей пъхоты: потому что вынам, поторые все время несли еще болье такелую службу, не имъють совсёмъ больныхъ.

Nº 14.

Органічува, 15 априля 1840 г.

Посл'в пяти м'всицевъ скитавія въ стопи, воть я опять подъ вращей, въ уштвой комнать, въ удобномъ кресл'в, впервые сбросивъ шубу и теплые сапоги. Уже два дня, какъ я прібхаль и 13 дней, какъ я покинуль отрядь.

После всека увасова суроваго похода ва степи, мий пришлоса перенести все непріятности перебада ва 500 верста во время талнія сибгова, пода холодными весенними дождами; не шутка также сділать 500 верста верхома ва это время года по м'ястности, гді нізта ни дорога, ни мостова и никакиха способова переправы чреза разлившілся ріжи и чреза овраги, полиме воды или грази.

Признаюсь, я чувствую себя разбитымъ, усталымъ и неспособнымъ приняться тотчасъ за дъла.

Я получиль всё ваши письма, дорогой другь, и не нахожу словь для выраженія благодарности за то, что по вашей милости миё было извёстно все, что пропеходило, во все это время. Вы были единственнымъ 
авеномъ связывавшимъ меня съ остальнымъ міромъ и 
за это Васъ обнимаю съ признательностію и съ радостью говорю: "Христосъ Воскресъ!"

Ваше сообщение о предстоящемъ отъезде Императора въ Варшаву мит очень непріятно: потому что до техъ

димо; вообще, трудно и по многимъ причинамъ нежно объяснить все письменно.

 Петербургъ не имъють върнаго понятія о томъ, собходимо для предпринятія второго похода, а особенно о времени, необходимомъ для приготовленій, которыя представять еще болъе затрудненій, чъмъ въ первый разъ: многое, чъмъ можно было воспользоваться въ прошломъ году, уже не существуеть нынче. Есть статьи, которыхъ ни силой воли, ни деньгами не создашь, напримъръ—фабрику верблюдовъ; ихъ все же придется искать въ безграничныхъ степяхъ, гдъ они не растутъ, какъ грибы, и гдъ ихъ гораздо меньше чъмъ лошадей и барановъ. Прошлогодняя экспедиція значительно уменьшила ихъ количество, а мнъ ихъ понадобится еще больше, чъмъ въ первый разъ; придется выписывать ихъ издалека и дать имъ время отдохнуть, прежде чъмъ отправиться съ ними въ Хиву.

Что ни говори Тимирязевъ и Андрей Голицынъ, а нъть лучшаго пути, какъ тотъ, который я избралъ, ни другого времени года—какъ зима, чтобы дойти до Хивы; замътьте—я не говорю о возвращении,—это должно быть предоставлено волъ Божіей; никакихъ предупредительныхъ мъръ не можетъ быть принято: трудности всякаго рода такъ велики и многочисленны, что, повторяю, этотъ вопросъ не долженъ быть даже затронутъ.

# Писано по возвращении изъ перваго похода въ Хиву.

M=15.

Петербургъ, 19 іюня 1840 г.

Я еще не видълъ Государя. Его Величество находится постоянно между Петергофомъ, Кронштадтомъ и Краснымъ Селомъ; къ тому же, онъ необычайно занятъ и даже озабоченъ мърами предупрежденія недостатка зерна въ сосъднихъ вамъ губерніяхъ. Думаю, что туда пошлютъ Строгонова; дай Богъ, чтобы онъ былъ тамъ полезенъ

Въ городъ ръшительно никого нътъ; тъ, которые не уъхали заграницу, живутъ по деревнямъ. Непріятнъе всего то, что я не засталъ Адлерберга: онъ не вернулся съ Государемъ, получивъ повволеніе въ Эмсъ—поъхать

къ женъ и дътямъ въ Парижъ; это заставляетъ меня думать, что тамъ онъ въ семъв не засидится.

Императоръ употребилъ только недѣлю на переѣздъ изъ Эмса въ Петергофъ. Бенкендорфъ уѣхалъ въ Фоль. Завтра отправляютъ пароходъ за Наслѣдникомъ; другой съ Велик. Кн. Константиномъ ѣдетъ за Императрицей въ Шлангенбадъ...

№ 16.

Петергофъ, 27 іюня 1840 г.

Вы помните, что лейтенанть Петровскій, сопровождающій нашего друга Аббота въ Петербургъ, долженъ явиться къ вамъ, во время своего провада чрезъ Москву. Такъ какъ это мало опытный молодой человъкъ, то вы меня очень обяжете, давъ ему указанія для продолженія пути до Петербурга. Оренбургскіе каретники мнъ слишкомъ знакомы, потому я въ правъ предположить, что по прівадв въ Москву экипажи Аббота будуть негодны для дальнъйшей дороги. И такъ, любезный другъ, прошу васъ придумать средства, чтобы этого островитянина доставить намъ самымъ удобнымъ способомъ. Уже недъля, какъ я здъсь; меня приняли, какъ всегда, къ великому удивленію накоторых в особь, которыя ожидали, не знаю почему, что я буду въ полной немилости. Его Величество милостиво сказаль, что несчастливый конецъ экспедиціи, мнъ препорученной, доказаль лучше всего, что выборъ Его быль удачень, такъ какъ я выказаль твердость и решимость, спасшія отрядь оть неминуемой гибели, которой бы онъ подвергся при малъйшемъ колебаніи съ моей стороны. Однимъ словомъ теперь, какъ и всегда, я не могу не восхищаться справедливостью и правильностью сужденій нашего Государя. До сихъ поръ это безспорно единственный человъкъ, который, не присутствуя на мъстъ, судить о происходящемъ, какъ бы самъ былъ тамъ.

Императоръ еще не былъ въ городъ \*). 25-го онъ никого не принималъ, а когда спросили Его распоряженій объ лицахъ, которыхъ онъ желалъ бы принять 1 іюля \*\*), онъ отвътилъ: "Если можно, то еще меньше, чъмъ 25-го".

Онъ не переступаетъ порога ни Александріи, ни Большого дворца, т. е. мѣстъ, гдѣ онъ привыкъ житъ съ Императрицей \*\*\*\*). Въ Сергіевкѣ, дачѣ его дочери Вел. Кн. Маріи Николаевны онъ занимаетъ двѣ комнатки, похожія на чердакъ и ѣздитъ работать въ Монплезиръ, или въ Англійскій дворецъ. Наслѣдника ждутъ 11 или 12 іюля; говорять, что онъ очень влюбленъ въ свою невѣсту, чего она вполнѣ заслуживаетъ, судя по портрету и по тому, что говоритъ молва.

Р. S. Императоръ сказалъ мнѣ, что онъ не допускаетъ, чтобы тѣ, которые такъ хорошо несли свою службу и столько претерпѣли во время неудачнаго похода, стали жертвами ни отъ кого независящихъ обстоятельствъ, и велѣлъ мнѣ сдѣлать представленіе о наградахъ.

No 17

Петергофъ, 6 июля 1840 г.

Я до сихъ поръ еще не вывхаль отсюда и не нашелъ минуты, чтобы побывать въ Петербургв, —это доказываеть вамъ, что я доволенъ своей судьбой, и хотя по соввсти я ничвмъ не виновать передъ Государемъ, я все же глубоко тронуть и благодаренъ Его Величеству за желаніе показать видимымъ образомъ, что теперь, какъ и прежде, онъ считаеть меня достойнымъ своего вниманія.

Извъстія о Государынъ прекрасны, Наслъдника ожидають здъсь къ 8-му. Будущую субботу Государь отправ-

<sup>\*) 25</sup> іюня—рожденіе Имп. Николая Павловича.

<sup>\*\*) 1</sup> іюля-рожденіе Импер. Александры Өеодоровны

<sup>\*\*\*)</sup> Импер. Александра Өеод. была въ то время заграницей.

диція положительно не удалась. Посл'в усп'вшной борьбы въ теченіе трехъ місяцевъ съ сильнійшимъ колодомъ, почти ежедневными мятелями, прошедши сотни версть по глубокому снёгу, неизвестному въ этихъ широтахъ, сохранивъ въ хорошемъ состояніи людей, лошадей и все имущество отряда, я быль вынуждень возвратиться, отказаться отъ победы и отъ успеха более чвиъ возможнаго, пройдя болве половины дороги, самой трудной. Наши верблюды, которыхъ не поддерживала нравственная сила, заставлявшая насъ двигаться впередъ до nec plus ultra, -- верблюды; говорю я, обезсилили въ ужасающей мъръ, мы потеряли ихъ почти половину, остальные отказались окончательно идти съ нами и пришлось уменьшить въсъ выоковъ; но для дальнъйшаго пути, такимъ способомъ, пришлось бы увеличить число верблюдовъ, а наши падали ежедневно сотнями. Наконецъ, добравшись сюда, было ясно, что отдаляясь отъ нашихъ запасныхъ магазиновъ, мы одинаково находились бы въ невозможности двигаться впередъ или назадъ. На разстояніи последнихъ 150 верстъ, отрядъ потерялъ болъе двухъ тысячъ верблюдовъ; съ оставшимися мы не могли бы поднять провіанта бол'ве чвмъ на мъсяцъ, а впереди предстояло 21/2 мъсяца похода. Выразить вамъ, что я испыталъ, подписывая дневной приказъ къ отступленію, и что я испытываю выполнивъ это, не въ состоянии. Все что следовало предвидеть и подготовить для успъха экспедиціи, было сдълано; всъ лишенія перенесены стойко; всв препятствія устранены, а между тъмъ экспедиція не удалась по причинамъ, отъ которыхъ только одинъ Господь могъ насъ избавить. Старожилы степей такой зимы не запомнять. Пространство, нами пройденное съ такими затрудненіями и гдв мы нашли не только траву, но даже и кустарники, заваленные снъгомъ, въ это время года было всегда убъжищемъ многочисленныхъ ауловъ, перекочевывающихъ сюда за кормомъ для ихъ скота, когда его болве нъть по сосвд-

ству съ нашими границами. Мы, напротивъ, не нашли былинки травы для нашихъ верблюдовъ во время всего пути, ни одного кустарника для огня, такъ какъ, только усиленно расчищая снъгъ, намъ удавалось добыть немного тощихъ корней, употребляемыхъ для варки супа солдатамъ; что же касается огня, чтобы обограться, мы даже на него и не разсчитывали, а между тъмъ вчера, 3-го Февраля, термометръ показывалъ 30° холода, сегодня 28°, третьяго дня 26° съ жестокимъ вътромъ, срывающимъ наши жалкія войлочныя палатки и длившимся 36 часовъ. Эти непривычные холода, а также отсутствіе корма причиняли гибель нашихъ верблюдовъ. Вы можете себъ представить, что вынесли люди и насколько было трудно ухаживать за больными. А между твмъ, вопреки всему. лишеніямъ всякаго рода, затрудненіямъ и ежеминутнымъ препятствіямъ, мы бы достигли цъли, не будь недостачи въ верблюдахъ, то-есть если бы я имълъ счастье напасть на зиму обыкновенную. Здъсь я вынужденъ былъ бросить 150 четвертей муки и сухарей-пищу на шесть недъль для всего отряда; возвращение наше тоже не легко: мы должны до нашей крипостцы на Эмбъ, гдъ хранится провіанть, пройти 160 версть въ сніту и дві высокія горы. Это 15-ти или 18-ти дневный переходъ безъ корма для верблюдовъ... Дай Богъ, чтобы мы справились безъ страшныхъ приключеній. По прибытіи на Эмбу, хотя тамъ и есть припасы, отрядъ еще не спасенъ; ни одинъ изъ верблюдовъ не дотянеть до этого срока. Придется набирать новыхъ, - что въ это время, при нашихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, представляеть величайшую трудность. Помощи изъ Оренбурга нельзя ждать; нъсколько дней дождя, а здъсь они бывають въ мартъ, могутъ истребить нашъ запасъ сухарей. Во всякомъ случав, отряду придется ждать весны на Эмбъ.

Резюме: Согласно самымъ точнымъ и върнымъ разсчетамъ, я бы долженъ быть на полпути отъ Хивы, и прибыть сюда съ провіантомъ по крайней м'вр'в на два м'всяца я послалъ также провизію на два мъсяца въ Ново-Александровскъ, которому было назначено снабжать отрядъ въ случав надобности. Осеннія бури разсвяли суда, нагруженныя припасами для доставки въ Ново-Александровскъ. Нъкоторыя погибли, и ни одно не достигло цъли. Вмѣсто десяти тысячъ верблюдовъ, на которые я разсчитываль, осталось всего четыре тысячи съ чъмъ-то и оказалось, что вмъсто 4-хъ мъсячнаго запаса, который я долженъ былъ имъть въ враждебной землъ, его было только въ обръзъ, чтобы совершить приблизительно половину пути. Предвижу какъ меня будуть осуждать; для извиненія и оправданія нужна жертва и разум'вется это долженъ быть я; подчиняюсь съ покорностью и безъ возраженій тому, что скажуть, а 4,000 свид'втелей подтвердять, что по человъчеству было возможно сдълать, и что было сделано. Пусть меня судять, казнять, лишь бы не забросили дъло; одна неудача не доказываетъ, что оно невозможно. Такія двъ зимы, какъ тъ, которыя выпали на мою долю, не случались дважды въ 50 лътъ, и только суровость этихъ элементовъ повредила экспедиціи. Пусть денежный вопросъ не служить препятствіемъ; несчастная, предпринятая мною злополучная экспедиція была даровая; это быль отважный или смълый поступокъ. Резюме: успъхъ вознаградилъ бы за всъ траты. Правительству надобно действовать по англійски, темъ более, когда дъйствуютъ противъ англичанъ: деньги ихъникогда не останавливаютъ. Вотъ почему они вездъ успъваютъ, чтобы ни предприняли. Мы разсчитываемъ изо дня въ день, а они изъ въка въ въкъ. Разница тъмъ болъе громадная, что, разсчитывая на будущее, англичане рискують капиталами десять разъ сильнъйшими, чъмъ тъ, которые затрачиваемъ мы, въ надеждъ скораго вознагражденія. Воть страшно испачканное письмо, но мысли стынуть, такъ же, какъ чернила: на каждыхъ двухъ-трехъ словахъ я долженъ гръть перо на свъчкъ.

Ермоловъ былъ правъ, говоря: "это понтировка въ банкъ"... Но игрокъ не долженъ считать себя побъжденнымъ, если поставилъ только одну карту.

№ 13.

Фортъ Эмба, 14 февраля 1849 г.

Увы, что сказать Вамъ о насъ! Большое искушение ничего Вамъ не сообщать. Предродовия боли возбуждають интересъ, могуть даже возбудить восхищение. когда они перенесены, но при условіи, что зритель върить и надъется, что боли закончатся благополучнымъ разръшеніемъ; при неблагопріятномъ исходъ они заслуживають только состраданія. На обратномъ пути къ Эмбъ отрядъ еще болъе страдалъ, чъмъ при уходъ отъ нея. Опять были морозы въ 29° и 26° съ сильной мятелью; пять дней тому назадъ после мокраго снега при 4° мороза, вдругъ наступилъ 25° морозъ съ сильнымъ съвернымъ вътромъ; это былъ послъдній ударъ для нашихъ верблюдовъ, которые теряли силы не по днямъ а по часамъ. Отрядъ еще не весь въ сборъ, и я не могу точно опредълить число верблюдовъ, павшихъ за эти 10 дней, но судя по колонив, съ которой я слвдую, и въ которой погибло ихъ болве шестисотъ штукъ, общая потеря за 10 дней должна простираться до двухъ тысячь. Къ счастью, въ продолжение нъсколькихъ дней мы могли идти по следамъ предшествовавшаго намъ отряда, что позволяло ускорить движеніе; спасеніе или гибель отряда зависъди отъ скорости прибытія сюда. Отрядъ походилъ на корабль въ открытомъ моръ, который перенесь бурю, потеряль мачты и даль течь по всьмъ швамъ; чтобы не пойти ко дну, отъ выбрасываетъ за борть все лишнее; такъ и мы поступили: это не были предметы роскоши, но всв экипажи, сани, лодки и т. д., однимъ словомъ все, что было сгораемо, включая веревки и рогожи, все было употреблено для варки пищи солдатамъ, но было достаточно только на три дня. Вер-

блюдовъ кормили сухарями и овсомъ, предназначенными для людей и лошадей, и не смотря на это, значительное количество сухарей, муки и овса надо было бросить за недостаткомъ верблюдовъ для ихъ перевозки; и такъ сохраняя только необходимое изъ припасовъ и употребивъ невъроятныя усилія, чтобы не потерять военнаго матеріала, дв'в первыя колонны достигли Эмбы; дв'в остальныя должны прибыть сюда же чрезъ два или три дня. Теперешнее состояніе отряда оказалось бы еще печальнъе, если бы я продолжалъ движене впередъ: 10 дней похода по снъгамъ еще болъе глубокимъ, чъмъ здъшніе, поставили бы отрядъ въ невозможность идти ни впередъ, ни назадъ; а я бы принужденъ былъ объявить войскамъ, что у меня нътъ припасовъ, и нъть возможности продолжать походъ; мы бы тогда очутились въ нъсколькихъ сотняхъ версть отъ ближайшихъ киргизскихъ ауловъ; весною нашли бы только наши трупы, а имущество экспедиціи доставило бы Хивинскому хану трофен, которыхъ безъ этого онъ никогда бы не получилъ.

Конецъ экспедиціи остается все-таки несчастно кончившимися родами, какъ я вамъ писалъ въ началѣ письма; тѣмъ болѣе неудачными по своимъ дурнымъ послѣдствіямъ, что объ экспедиціи много говорили. Пророки, и между ними особенно изъ Англійскаго клуба, должны торжествовать въ своемъ самолюбіи: они отсюда выведуть заключеніе, что экспедиція въ Хиву невозможна; тогда какъ тольконе бывало суровая зима и особенно глубокіе снѣга были причиной неудачи предпріятія.

Относительно себя, даю вамъ честное слово, что ничуть не страдаю при мысли, что мое имя будеть упоминаться въ военной іерархіи только какъ начальника неудавшагося похода. Что меня заставляеть страдать и причиняеть боль, это мысль о вредъ, который эта неудача причинить дълу.

Не могу сказать вамъ, сколько времени пробуду здівсь; оставшагося количества верблюдовь было бы достаточно, чтобы дойти съ отрядомъ до кръпости но бъда въ томъ, что они больше не могутъ двигаться; и такъ нужно добывать другихъ, что не легко, или сидъть два мъсяца, пока эти не отдохнуть. Среди марта здёсь уже бываеть трава, и эта пища быстро бы возстановила ихъ силы; но за время до середины марта большая половина ихъ издохнетъ. Во всякомъ случав, мив теперь нельзя покинуть отрядъ: нужно найти мъсто, чтобы удобно расположить войско, чтобы эти мъста давали по возможности кормъ для лошадей и верблюдовъ, а также какое нибудь топливо; ничего подобнаго нъть около кръпости; такія мъста можно найти только въ 50 верстахъ отъ нея, а тогда затруднителенъ подвозъ продовольствія въ лагерь, такъ какъ магазины устроены въ фортъ.

Военные и не военные, никто изъ тѣхъ, кто не продѣлалъ этого похода, не могутъ представить себѣ даже приблизительно тѣхъ ежеминутныхъ безчисленныхъ не преодолимыхъ препятствій, которыя я встрѣтилъ, какъ только счастіе отвернулось отъ меня.

Прощайте, любезный другъ, можетъ быть долго не буду вамъ писать, если какое нибудь непредвидънное событе не дастъ мнъ возможности говорить о другихъ предметахъ помимо верблюдовъ. Мои письма никого не могутъ болъе интересовать, даже и моихъ друзей; они могутъ содержать только мало утъщительное повтореніе все тъхъ же сътованій.

Меня ожидаеть еще одно большое испытаніе: состояніе здоровья моей пѣхоты становится довольно угрожающимъ; я могъ ее предохранить отъ холода, но, несмотря на прекрасную пищу, которой она пользовалась во все время похода, примѣра чего не было ни въ одномъ походѣ, я былъ безсиленъ научить переносить тяжесть такого похода людей, никогда не покидавшихъ своего рая и не испытывавшихъ бивачной жизни даже въ мирное время. Дъло въ томъ, что причина такой забольваемости зависить отъ самого качества моей пъхоты: потому что казаки, которые все время несли еще болъе тяжелую службу, не имъютъ совсъмъ больныхъ.

№ 14.

Оренбургъ, 15 апръля 1840 г.

Послѣ пяти мѣсяцевъ скитанія въ степи, воть я опять подъ крышей, въ уютной комнатѣ, въ удобномъ креслѣ, впервые сбросивъ шубу и теплые сапоги. Уже два двя, какъ я пріѣхалъ и 13 дней, какъ я покинулъ отрядъ.

Послѣ всѣхъ ужасовъ суроваго похода въ степи, мнѣ пришлось перенести всѣ непріятности переѣзда въ 500 версть во время таянія снѣговъ, подъ холодными весенними дождями; не шутка также сдѣлать 500 верстъ верхомъ въ это время года по мѣстности, гдѣ нѣтъ ни дорогъ, ни мостовъ и никакихъ способовъ переправы чрезъ разлившіяся рѣки и чрезъ овраги, полные воды или грязи.

Признаюсь, я чувствую себя разбитымъ, усталымъ и неспособнымъ приняться тотчасъ за дъла.

Я получиль всв ваши письма, дорогой другь, и не нахожу словь для выраженія благодарности за то, что по вашей милости мнв было извъстно все, что про-исходило, во все это время. Вы были единственнымь звеномъ связывавшимъ меня съ остальнымъ міромъ. и за это Васъ обнимаю съ признательностію и съ радостью говорю: "Христосъ Воскресъ!"

Ваше сообщение о предстоящемъ отъвздъ Императора въ Варшаву мнъ очень непріятно: потому что до тъхъ поръ я не успъю побывать въ Петербургъ, а это мнъ необходимо; вообще, трудно и по многимъ причинамъ невозможно объяснить все письменно.

Тетербургѣ не имѣютъ вѣрнаго понятія о томъ, одимо для предпринятія второго похода, а особенно о времени, необходимомъ для приготовленій, которыя представять еще болѣе затрудненій, чѣмъ въ первый разъ: многое, чѣмъ можно было воспользоваться въ прошломъ году, уже не существуеть нынче. Есть статьи, которыхъ ни силой воли, ни деньгами не создашь, напримѣръ—фабрику верблюдовъ; ихъ все же придется искать въ безграничныхъ степяхъ, гдѣ они не растутъ, какъ грибы, и гдѣ ихъ гораздо меньше чѣмъ лошадей и барановъ. Прошлогодняя экспедиція значительно уменьшила ихъ количество, а мнѣ ихъ понадобится еще больше, чѣмъ въ первый разъ; придется выписывать ихъ издалека и дать имъ время отдохнуть, прежде чѣмъ отправиться съ ними въ Хиву.

Что ни говори Тимирязевъ и Андрей Голицынъ, а нътъ лучшаго пути, какъ тотъ, который я избралъ, ни другого времени года—какъ зима, чтобы дойти до Хивы; замътъте—я не говорю о возвращении,—это должно бытъ предоставлено волъ Божіей; никакихъ предупредительныхъ мъръ не можетъ быть принято: трудности всякаго рода такъ велики и многочисленны, что, повторяю, этотъ вопросъ не долженъ быть даже затронутъ.

# Писано по возвращении изъ перваго похода въ Хиву.

Nº 15.

Петербургъ, 19 іюня 1840 г.

Я еще не видълъ Государя. Его Величество находится постоянно между Петергофомъ, Кронштадтомъ и Краснымъ Селомъ; къ тому же, онъ необычайно занятъ и даже озабоченъ мърами предупрежденія недостатка зерна въ сосъднихъ вамъ губерніяхъ. Думаю, что туда пошлютъ Строгонова; дай Богъ, чтобы онъ былъ тамъ полезенъ

Въ городъ ръшительно никого нътъ; тъ, которые не увхали заграницу, живутъ по деревнямъ. Непріятнъе всего то, что я не засталъ Адлерберга: онъ не вернулся съ Государемъ, получивъ повволеніе въ Эмсъ—поъхать

къ женъ и дътямъ въ Парижъ; это заставляетъ меня думать, что тамъ онъ въ семьв не засидится.

Императоръ употребилъ только недълю на перевздъ изъ Эмса въ Петергофъ. Бенкендорфъ убхалъ въ Фоль. Завтра отправляють пароходь за Наследникомъ: другой съ Велик. Кн. Константиномъ вдеть за Императрицей въ Шлангенбадъ...

№ 16.

Петергофъ, 27 іюня 1840 г.

Вы помните, что лейтенантъ Петровскій, сопровождающій нашего друга Аббота въ Петербургъ, долженъ явиться къ вамъ, во время своего провада чрезъ Москву. Такъ какъ это мало опытный молодой человъкъ, то вы меня очень обяжете, давъ ему указанія для продолженія пути до Петербурга. Оренбургские каретники мив слишкомъ знакомы, потому я въ правъ предположить, что по прівздв въ Москву экипажи Аббота будуть негодны для дальнвишей дороги. И такъ, любезный другъ, прошу васъ придумать средства, чтобы этого островитянина доставить намъ самымъ удобнымъ способомъ. Уже недъля, какъ я здъсь; меня приняли, какъ всегда, къ великому удивленію инкоторыми особи, которыя ожидали, не знаю почему, что я буду въ полной немилости. Его Величество милостиво сказаль, что несчастливый конецъ экспедиціи, мнв препорученной, доказаль лучше всего, что выборъ Его быль удачень, такъ какъ я выказаль твердость и ръшимость, спасшія отрядъ отъ неминуемой гибели, которой бы онъ подвергся при малъйшемъ колебаніи съ моей стороны. Однимъ словомъ теперь, какъ и всегда, я не могу не восхищаться справедливостью и правильностью сужденій нашего Государя. До сихъ поръ это безспорно единственный челозкъ, который, не присутствуя на мъстъ, судить о

эисходящемъ, какъ бы самъ былъ тамъ.

Императоръ еще не былъ въ городъ \*). 25-го онъ никого не принималъ, а когда спросили Его распоряженій объ лицахъ, которыхъ онъ желалъ бы принять 1 іюля \*\*), онъ отвътилъ: "Если можно, то еще меньше, чъмъ 25-го".

Онъ не переступаетъ порога ни Александріи, ни Большого дворца, т. е. мѣстъ, гдѣ онъ привыкъ житъ съ Императрицей \*\*\*). Въ Сергіевкѣ, дачѣ его дочери Вел. Кн. Маріи Николаевны онъ занимаетъ двѣ комнатки, похожія на чердакъ и ѣздитъ работать въ Монплевиръ, или въ Англійскій дворецъ. Наслѣдника ждутъ 11 или 12 іюля; говорять, что онъ очень влюбленъ въ свою невѣсту, чего она вполнѣ заслуживаетъ, судя по портрету и по тому, что говоритъ молва.

Р. S. Императоръ сказалъ мнѣ, что онъ не допускаетъ, чтобы тѣ, которые такъ хорошо несли свою службу и столько претерпѣли во время неудачнаго похода, стали жертвами ни отъ кого независящихъ обстоятельствъ, и велѣлъ мнѣ сдѣлать представленіе о наградахъ.

Nº 17.

Петергофъ, 6 иоля 1840 г.

Я до сихъ поръ еще не вывхаль отсюда и не нашелъ минуты, чтобы побывать въ Петербургв, —это доказываетъ вамъ, что я доволенъ своей судьбой, и хотя по совъсти я ничъмъ не виноватъ передъ Государемъ, я все же глубоко тронутъ и благодаренъ Его Величеству за желаніе показать видимымъ образомъ, что теперь, какъ и прежде, онъ считаетъ меня достойнымъ своего вниманія.

Извъстія о Государынъ прекрасны, Наслъдника ожидають адъсь къ 8-му. Будущую субботу Государь отправ-

<sup>\*) 25</sup> іюня—рожденіе Имп. Николая Павловича.

<sup>\*\*) 1</sup> іюля—рожденіе Импер. Александры Өеодоровны

<sup>\*\*\*)</sup> Импер. Александра Өеод. была въ то время заграницей.

ляется въ Красное Село дълать войскамъ частные смотры, за которыми послъдують обще маневры.

Погода отвратительная. Проблески солнца считаются чудомъ...

Nº 18.

3 марта (годъ не означ.)

Любезный другь! Вскрывши большой пакеть и найдя въ немъ только нъсколько строкъ отъ меня, вы конечно вспомнили о горт, родившей мышь... Что-же дълать? Не могу! Я потерялъ способность писать и нахожу, что не писать—одно изъ наслажденій жизни. Но все же скажу вамъ, что я васъ люблю, что вы прекрасный малый, не забывающій меня и сохранившій мнт свою дружбу, какъ будто я не переставалъ вамъ писать.

Прощайте, новостей у насъ нътъ никакихъ, развъ только, что предсъдатель Совъта еще не назначенъ. Скажу болъе—еще не отгаданъ—и не намъченъ.

№ 19.

5 априля 1842 г.

Вчера на вечерѣ у Императрицы игралъ Листъ; онъ заслужилъ всеобщія похвалы. Лица, намѣренныя не увлекаться и не подражать германскимъ восторгамъ, не могли не восхищаться этимъ громаднымъ талантомъ.

Мнъ остается не болъе пяти недъль на пребывание мое здъсь. Я уъду съ первымъ казеннымъ пароходомъ, предназначеннымъ доставигь сюда одного изъ многочисленныхъ принцевъ, которые должны пріъхать лътомъ, чтобы остаться на зиму въ Петербургъ.

№ 20.

24 априля 1847 г.

Изв'встіе о покушеніи на жизнь австрійскаго императора ужасно, — хотя я кр'впко над'вюсь, что исходъ будеть для него благополучень. По всей в'вроятности, мы снова увидимъ ц'влый рядъ демократическихъ зло-

дъйствъ. Но второе извъстіе, т. е. дъло Политковскаго, по моему еще печальнъе, омерзительнъе и постыднъе для человъчества вообще и для русскаго имени въ особенности. Я краснълъ до ушей, читая и представляя себъ, какой отголосокъ это событіе будетъ имъть въ Европъ. Понимаю негодованіе и справедливый гнъвъ Государя. Да, понимаю и дрожу при мысли, что и я могъ бы быть запутанъ въ это дъло. Только случайно, я никогда не принадлежалъ къ Комитету Инвалидовъ а будь я назначенъ его членомъ, отнюдь не отвъчаю, что былъ-бы осторожнъе другихъ генералъ-адъютантовъ.

Мъсяцъ тому назадъ, орскій комендантъ былъ убитъ топоромъ тремя замаскированными личностями, которыя ворвались вечеромъ въ его квартиру и, покончивъ съ нимъ, унесли всв найденныя ими деньги. Преступники были схвачены и обличены—всв три военные разныхъ частей. Я разсказываю вамъ это событіе потому, что только полчаса тому назадъ, главный виновникъ былъ разстрълянъ вблизи кръпости, въ присутствіи громадной толпы зрителей. Другіе два будутъ казнены на самомъ мъстъ преступленія. Разстръляніе, пожалуй, слишкомъ мягкое наказаніе для иныхъ преступленій. Оно подчасъ только даетъ негодяю случай разыграть роль героя, выказывая презръніе къ торжественному приготовленію къ смертному часу.

№ 21. Оренбургъ, 13 января 1852 г.

Ваше послѣднее письмо, мой другъ, было настоящимъ некрологомъ; по счастью онъ не касался дорогихъ мнѣ-лицъ; чтобы ни дѣлали и ни говорили, невозможно отрѣшиться отъ привычки оплакивать тѣхъ, кого уносить смерть; вмѣсто того, чтобы сказать просто "до свиданья", ихъ оплакивають, печалуются, какъ будто разлука можеть быть продолжительной, какъ будто не всѣ мы смертны!.. Правда, что холера увеличиваеть непріят-

ность положенія; однако, если бы мий быль предоставлень выборь, я предпочель бы покинуть мірь этимь способомь, вийсто того, который грозить мий. Но я забыль, что предаюсь разговору о предметахь, мий запрещенныхь. Однако, нужно было вамь сообщить, что я рішительно должень отказаться оть пойздки въ Петербургь и что поміхой этому, конечно, не избытокь здоровья.

Nº 22.

28 априля 1852 г.

Не позднъе какъ черезъ двъ недъли, я покину Оренбургъ, чтобы отправиться на Сыръ-Дарью, совершить прогулку вверхъ по ръкъ, съ цълью наказать коканцевъ, которые тамъ понастроили укръпленій и забавляются въ продолженіе нъсколькихъ лътъ тъмъ, что грабять нашихъ бъдныхъ киргизовъ. Вотъ вамъ истинное положеніе вещей; даю вамъ мое честное слово, я безъ надобности не выхожу изъ своихъ границъ, а частъ Сыръ-Дарьи, протекающая по границъ нашихъ степей, принадлежитъ намъ; сообщаю вамъ это, чтобы вы въ должное время могли указать истину людямъ, людямъ, любящимъ преувеличенія, которые уже проповъдуютъ, что я иду въ Хиву и т. д. съ цълью, въроятно, сказать потомъ, что я туда не добрался.

№ 23.

12 мая 1853 г.

Послѣ завтра пускаюсь въ путь. Отрядъ и обозъ уже давно ушли. Я самъ поѣду безъ остановки и чтобы добраться до устьевъ Сыръ-Дарьи, понадобится не болѣе 20-ти дней, т. е. надѣюсь дѣлать отъ 50 до 60 верстъ въ день. Въ сравненіи съ желѣзною дорогою, это почти черепашій ходъ, но не забудьте, что на этомъ пути нѣтъ станцій и что ѣду безъ подставъ.

Лошадямъ предстоить на мъстъ работа несравненно труднъе: усталость похода.

Вы легко поймете, что въ эту минуту я нахожусь въ самыхъ утомительныхъ приготовленіяхъ къ походу и пр.

24. 01

Оренбургъ, 14 сентября 1852 г..

Вы усидъли въ деревив долъе меня, милый другъ. потому что вотъ уже мъсяцъ, какъ я принужденъ былъ промънять мое прелестное лътнее мъстопребывание въ горахъ на жалкій невзрачный Оренбургъ. Чтобы я далъ, чтобы перенесть васъ хотя на нъсколько часовъ въ скромный уголокъ, который я себъ устроилъ въ Башкиріи. Какъ показалась бы вамъ ничтожна природа, коей вы принуждены любоваться въ Сокольникахъ, въ сравненіи съ чудными горами, покрытыми великол впнымъ дубовымъ лъсомъ, съ общирными лугами, испещренными такими же цвътами, какъ у васъ въ садахъ, но которые здёсь являются сами собой и не переводятся отъ мая до сентября. И какіе виды! Какая природа, -если вы потрудитесь състь на лошадь и добхать по многочисленнымъ лъснымъ тропинкамъ до ближайшихъ высотъ! Государь далъ бы, конечно, нъсколько милліоновъ, если бы посредствомъ денегъ можно было перенести въ Царское Село или Петергофъ тъ виды, которыми Господь Богъ такъ щедро одарилъ Оренбургскую губернію. Не подумайте, что я преувеличиваю; я въ жизни видълъ довольно красивыхъ пейзажей, но подобныхъ не встрвчаль. Смотрю на это, какъ на двло справедливости; въдь надо же вознаградить насъ за всъ лишенія, на которыя мы обречены.

№ 25.

Оренбургъ, 17 мая 1853 г.

Черезъ два или три часа я перехожу въ Азію, чтобы въ продолженіе двухъ или трехъ мѣсяцевъ вести тамъ кочевую жизнь, слишкомъ хорошо мнѣ знакомую, чтобы ожидать отъ нея чего-нибуль пріятнаго.

Мое относительно улучшившееся здоровье позволяеть мнъ надъяться, что смогу перенести предстоящія мнъ невзгоды и утомленіе.

Я устроился такъ, что во все время моего отсутствія у меня каждую недѣлю будетъ курьеръ для доставленія экстренной почты, и другой для отправки моихъ писемъ; конечно, это не можетъ происходить въ такомъ порядкѣ, какъ во владѣніяхъ графа Адлерберга, но я все-же надѣюсь, что не будетъ большихъ перерывовъ въ моей перепискѣ. Я особенно разсчитываю на васъ, мой другъ; ваши письма не разъ уже согрѣвали мое сердце, когда, 13 лѣтъ тому назадъ, я замерзалъ тамъ, гдѣ теперь буду жариться на солнцѣ.

Я посылаю вамъ карту, которую велѣлъ сдѣлать своимъ художникамъ: она обнимаеть всю страну, отъ устья Сыръ-Дарьи до того пункта, гдѣ я начну подыматься по рѣкѣ.

Ни у кого еще нътъ этой карты; поэтому, прошу никому не хвастаться ею. Вы знаете, что у насъ изо всего дълають тайну, такъ и съ этой картою, которая не будеть отпечатана для публики.

Ошибка, сдѣланная мною на адресѣ, очень понятна: я такъ часто думаю о вашемъ братѣ, котораго искренно любилъ. У меня нѣтъ способности представлять себѣ мысленно отсутствующихъ или умершихъ людей; очень немногіе составляють исключеніе, и вашъ братъ изъ ихъ числа; когда я захочу—онъ стоитъ передо мной, какъ живой...

№ 26. 30 мая 1853 г.

Пишу вамъ, дорогой другъ, при 42° жары на солнцѣ, почти на самомъ томъ мѣстѣ, откуда писалъ вамъ тринадцать лѣтъ назадъ при 33° мороза... Немногіе имѣли случай пройти черезъ этотъ двойной опытъ, который и вдвойнѣ любопытенъ—по своему физическому и нравственному вліянію на человѣка. Не знаю, какъ вы себѣ

представляете киргизскую степь? Вы, быть можеть, думаете, что мы идемъ по мягкому газону, между двухъ ръкъ прозрачныхъ, услаждающихъ насъ своимъ тихимъ журчаніемъ?..-- Но зд'ясь нізть ничего подобнаго. Зелень является въ видъ ръдкаго исключенія, а ручи и или проточная вода не существують въ это время года. Что было рекой месяцъ тому вазадъ, обратилось въ маленькія лужи, лягушечьи дыры, окаймленныя камышемъ и дикой мятой; вода въ нихъ соленая или горькая, весьма ръдко сладкая и во всякомъ случав теплая. На протяжении сотенъ верстъ ничего не видишь, кром'в песку, глины и солончаковъ, поразительно напоминающихъ снъгъ. Вотъ какой неприглядный пейзажъ у меня передъ глазами... Мы проходимъ ежедневно отъ 50 до 60 версть. Мое крошечное войско опередило меня на нъсколько дней, но черезъ недълю я догоню его. Съ отъъзда изъ Оренбурга (640 в.), я ни разу не остановился для дневки; мнъ сопутствуеть сотня казаковъ съ однимъ орудіемъ, въ видъ моей охраны. У меня нъть ни одного больного (исключая, разумъется, главнаго начальника) и я не потеряль еще ни одной лошади; во всемъ отрядъ есть только десятокъ слабыхъ. Короче, -- все идеть наилучшимъ образомъ даже и для моего здоровья, и я начинаю върить въ возможность свидъться съ вами, что при отъвздв моемъ изъ Петербурга казалось мив невъроятнымъ. Все сказанное мною теперь относится, не правда-ли, только кь физикъ человъка, но однако я ничего не могу прибавить, чтобы облегчить вамъ заключение о нравственномъ. Для исполнения нашей задачи безъ вреда тълесному здоровью необходимо требуется, чтобы человъкъ быль поддерживаемъ внутренней силой, а этой силой обладаеть только русскій человъкъ. Во время моего зимняго похода въ этомъ краю, гдъ намъ пришлось столько перестрадать, -- солдаты и въ особенности Уральскіе казаки, пъли день и ночь, какъ будто и не подозръвали, что ртуть въ термометръ

замерзаеть. Послъднее можно было-бы приписать желанію согръться, такъ какъ всякое движеніе, даже пъніе con amore, согръваеть, но никакъ не могу понять, зачъмъ поють они теперь съ восхода и до заката солнца: врядъ-ли это ихъ освъжить!

Nº 27.

25 іюня 1853 г.

Вода хороша, травы довольно и мы празднуемъ 25 іюня (Рожденіе Государя Николая Павловича). Всёхъ этихъ причинъ более чемъ достаточно, чтобы дать отдыхъ людямъ и животнымъ. Итакъ, сегодня перерывъ—нётъ похода.

Пользуюсь этимъ, чтобы сказать вамъ нѣсколько словъ, милый другъ. Нынче утромъ мы молились за здоровье Государя и могу васъ увѣрить, что нашъ молебенъ, отслуженный въ степи, въ присутствіи небольшой кучки людей, колѣнопреклоненной передъ крестомъ, который впервые является въ этомъ краѣ—было зрѣлище потрясающее и трогательнѣе, чѣмъ парадный выходъ въ Петергофской церкви по этому-же случаю. Молебенъ служили въ 9 часовъ утра и термометръпоказывалъ 38° тепла. Въ 1839 году, шестого декабря, я молился въ этой самой степи при 32° мороза. Не знаю, можно-ли сказать que les extrèmes se touchent?

У насъ уже было 49° на солнцв и 30° при лунв. Твни ни малвишей, Я-бы купиль ее на ввсь золота. Всего труднве переносить милліоны различныхъ комаровь и слвиней.

Однако, во всемъ отрядѣ только пять больныхъ, а лошади всѣ цѣлы, что весьма удачно, когда подумаешь, что трава достается имъ не всякій день, а овесърѣдко.

Сыръ-Дарья—великолъпная ръка, глубиной отъ 3-хъдо 6-ти саженъ, а широта доходитъ почти вездъ до-250 саженъ. Эта громадная масса воды протекаетъ сънезапамятныхъ временъ безъ всякой пользы. Она не можетъ сдёлать плодородныхъ береговъ, лишенныхъ всякой растительности. Оазисы съ травой встрёчаются очень часто на протяжении 20 или 30 верстъ и занимають весьма ограниченное пространство, такъ что лётомъ невозможно было-бы пройти эту мёстность съ отрядомъ многочисленнёе моего.

Теперь мнѣ остается только дней семь довольно труднаго перехода до Акъ-Мечети, окончательной цѣли моего путешествія и я, сдѣлавъ болѣе 1,200 вер., нахожусь все въ томъ-же невѣдѣніи на счетъ того, что меня ожидаетъ, какъ при отъѣздѣ моемъ изъ Оренбурга. Всего больше боимся, чтобы непріятель не улизнулъ, вмѣсто того, чтобы идти къ намъ навстрѣчу. Послѣ перенесенныхъ и переносимыхъ еще нами трудностей и невзгодъ это было-бы, правду сказать, жестоко, а какъ подумаешь, что на возвратномъ пути надобно будетъ сдѣлать тѣ-же 1,500 верстъ съ усталыми лошадьми, съ худшими пастбищами и подъ лучами еще болѣе палящаго солнца, то признаюсь, морозъ пробѣгаетъ по кожѣ.

Приходить на умъ, что мнѣ собственно, pour ma personne, не стоить труда возвращаться и можно-бы и здѣсь остаться подъ какимъ-нибудь курганчикомъ.

№ 28.

16 іюля 1854 г.

Мы не можемъ заставить сдаться триста человъкъ, ръшившихся защищаться до послъдней крайности и засъвшихъ въ кръпости, стъны которой имъютъ 5 саженъ толщины и столько же высоты, не говоря уже о глубокомъ рвъ,—не сдълавъ предварительныхъ земляныхъ работъ.

Вотъ уже недвля, что я роюсь въ землв, подвигаясь черепашьимъ шагомъ, но довольно успвшно.

До сихъ поръ потерялъ только четырехъ человѣкъ и нѣсколько раненыхъ. Взятіе Акъ-Мечети не составить, можеть быть, блестящаго дѣла, но мнѣ жизнь солдата дороже всякой журнальной статьи съ напыщеннымъ бюллетенемъ. Экспедиція моя секретна, но лишь бы коканцы знали, что они разбиты и что крѣпость ихъ взята,—мнѣ ничего болѣе не нужно.

№ 29. Акъ-Мечеть, взятая штурмом 28 голя 1853 г., въ семь часовъ утра.

Не знаю, до какой степени можно сохранить въ тайнъ осаду и взятіе кръпости, но такъ какъ это событіе — результать моей экспедиціи, которая была секретна, то лучше, кажется, воздержаться отъ всякихъ подробностей на этотъ счеть. Скажу вамъ только, что послѣ взрыва одной части стѣны, наши солдаты и казаки атаковали усиленно пробоину (brèche), защищаемую гарнизономъ, который не хотълъ сдаваться и упорствовалъ даже послѣ того, какъ мы вошли въ крѣпость. Наши штыки и сабли уничтожили болѣе трехсотъ непріятелей.

Короче, это было блестящее военное дъло. Жаль и безполезно бы было о немъ умолчать.

Если мой адъютанть Ефремовь, посланный съ этой въстью, успъеть увидъть васъ прежде отъвзда по жельзной дороги, то передасть вамъ подробности, которыя не могу сообщить самъ отъ чрезмърной усталости.

№ 30. 16 августа 1853 г.

Замътъте, любезный другъ, что ваше желаніе находить, что все идеть къ лучшему въ наилучшемъ изъ міровъ, становится съ каждымъ часомъ труднъе и вы трудитесь понапрасну: утъшенія ваши натянуты и основаны на однъхъ мечтахъ. Вы радуетесь, напримъръ, что Пальмерстонъ сбросилъ, наконецъ, маску и сознается, что съ нами воюетъ не для поддержанія Турціи или европейскаго

равновъсія, но чтобы дать политическій перевъсъ Англіи и Франціи. Какая же намъ польза отъ этого циничнаго признанія? Общественное мивніе Англіи и Франціи перейдетъ-ли на нашу сторону? Напротивъ, вражда торговой націи все усиливается; морской грабежь все учащается: она пренебрегаеть Германіей, и застращиваеть Австрію, а во Франціи избранникь народа продолжаеть дъйствовать какъ ему вздумается. Мы далее чемъ когда либо оть пути къ миру; нельзя сомнъваться, что война будеть продолжительная, а при такой уверенности, знаете-ли, что меня всего больше смущаеть? Это равнодушіе дворянства, которое послъ громкихъ ръчей и объщаній пожертвовать собой до послъдней капли крови и до последней полушки на защиту отечества, находить непосильнымъ стать въ ряды ополченія. Посмотрите, какъ оно держить себя во всёхъ губерніяхъ; по крайней мёрё, такъ говорятъ. Русскій народь не измънился, онъ все тотъ же, какъ былъ и въ 1812 году, но дворянство неузнаваемо. Какъ же будемъ мы продолжать войну, если высшіе классы тяготятся ею съ самаго начала!

Воть, мой любезный Панглосъ, \*) что меня печалить и принуждаеть вздыхать.

Я быль бы вамь безконечно благодарень, если-бы вы могли разсъять хандру, которая меня преслъдуеть съ нъкоторыхъ поръ. У меня есть и мъстныя причины, чтобы не быть веселымъ и довольнымъ.

Nº 31.

13 января 1854 г.

Вашъ № 82\*\*) совсёмъ не такъ радуженъ, милый другъ, и я нахожу это естественнымъ, такъ какъ въ данную минуту нельзя допустить, что все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ! Я, который никогда не вижу ни-

<sup>\*)</sup> Панглосъ—герой одного изъ французскихъ романовъ. Этимъ именемъ, шутя, называлъ А. В. Перовскій Булгакова.

<sup>\*\*)</sup> Т. е., письмо Булгакова было, по счету, подъ № 82.

чего въ розовомъ цвътъ, я удрученъ и обезпокоенъ ходомъ дълъ: намъ нечего ждать хорошаго изъ Крыма и съ Азовскаго моря и я ищу точку опоры, изъ которой можно бы было почерпнуть утъщение для нашего ближайшаго будущаго. У насъ только іюнь; нашъ обычный пособникъ, зима, еще очень далеко отъ насъ! А что произойдеть ко времени появленія льда на Балтійскомъ моръ и бурь на Черномъ! и грустно и страшно... Мы, однако, не имвемъ права отчаяваться, потому что, видимо, мы не покинуты Богомъ, иначе дъла шли-бы еще хуже, такъ какъ людскія дъянія никуда не годятся.

Я вполить согласенть съ вашимъ митинемъ, любезный другъ, о неудовлетворительности объясненій, данныхъ вамъ Горчаковымъ по поводу дъла отъ 6-го числа; даже есть противоръчіе между послъднимъ донесеніемъ и телеграммой, сообщающей о 600 цлънныхъ, о которыхъ донесеніе не упоминаеть. Чрезъ французскія и особенно англійскія газеты мы віроятно узнаемъ больше, чімь изъ "Инвалида". Хрулевъ-тоть же самый, который быль со мной во время похода на Акъ-Мечеть. Онъ обладаеть выдающимися военными качествами, жертвуеть собой смъло и разумно и умъетъ внушить довъріе къ себъ солдатамъ. Онъ можеть принести большую пользу въ Севастополъ, что онъ блестяще доказалъ, но нужно умъть пользоваться имъ. Если бы у насъ было побольше такого рода генераловъ, то неудавшееся нападеніе союзниковъ имъло бы для нихъ другія послъдствія, н Хрулевъ, я увъренъ, не желалъ бы ничего больше, какъ преслъдовать ихъ до лагеря. Повидимому, мы не были подготовлены сдълать это, и нъкоторыя стороны дъла намъ были неизвъстны. Любопытно бы было знать, какъ взглянуть на это пораженіе въ Парижъ и Лондонъ, п что они придумають, чтобы его смягчить. Такъ же интересно было бы знать планы и надежды Пеллисье.

Ne 33.

29 іюня 1855 г.

Что же ділать, милый другь?.. Это свыше силь монхь. Я не могу ни разділять вашей радости, ни переварить пяти статей \*), даже не зная, какую приправу къ нимъ сострянають англійскіе, французскіе и австрійскіе повара; но врядь ли этоть соусь будеть здоровь для нашего желудка.

Не хочу этимъ сказать, что надобно продолжать войну, во что бы ни стало. Я недостаточно ознакомленъ съ настоящимъ вопросомъ, чтобы излагать свое митне. Думаю, напротивъ, что мы находимся въ горестной необходимости заключить унизительный миръ, но это отчаянное положение не можетъ мить внушить ничего иного, какъ самыя печальныя и горькія мысли, безъ малъйшаго утъщительнаго проблеска на счетъ будущаго. Дай Богъ, чтобы я ошибался въ своихъ мрачныхъ предчувствіяхъ. Жалъю не о потерт нашего вліянія въ Европъбоюсь не витиняго врага, а охлажденія народной любви къ своему Государю и обвиненія его въ слабости; опасаюсь еще возможныхъ послтадствій этихъ двухъ проявленій, и пр.

Nº 34.

18 сентября 1856 г.

Среди всёхъ новостей, о которыхъ вы сообщаете мнъ, другъ мой, вы храните глубокое молчаніе о томъ, что касается меня. "Инвалидъ" послъдовалъ вашему примъру,такъ что я долженъ показаться вамъ крайне нескромнымъ, дълясь съ вами приложеннымъ здъсь печатнымъ листкомъ.

Но я еще продолжу мою откровенность: узнайте-же, если вамъ еще это неизвъстно, что мое здоровье дошло до такого разстройства, которое не позволяеть миъ больше

<sup>\*)</sup> Ръчь идеть о проекти мирнаго трактата и введенныхъ въ него "пяти статей"—въ исходъ уже Крымской войны.

занимать настоящее мое мъсто, почему я и просиль о разръшении покинуть его. Уже давно, но особенно последній годъ, моя жизнь-тягостная агонія и постоянная борьба силь душевныхъ съ физическими. Я употребилъ свою энергію, къ которой быль способень, и держался до последней крайности, но "невозможное-невозможно", особенно, когда совъсть говорить, что дальнъйшая борьба была-бы вредна для службы, и особенно для блага страны, которой я управляю и которую больше всего люблю. Я могъ-бы еще обманывать зрителей, но обмануть самого себя невозможно: - пора уступить мъсто другому. Дай Богъ, чтобы мой преемникъ работалъ съ такой-же любовью, какъ работалъ я въ продолжение 15 лъть. Я разсчитывалъ умереть на этомъ мъсть, но смерть не приходить, хотя и жизни уже нъть. Съ тяжелымъ чувствомъ, съ болью въ сердце приношу я эту жертву, побуждаемый совъстью.

№ 35.

27 ноября 1857 г.

До послѣдней минуты я льстиль себя надеждой, что брать мой Левъ поправится отъ той болѣзни, которая его унесла. Теперь я смотрю на его смерть просто какъ на личную обиду. По всѣмъ обстоятельствамъ очередь принадлежала мню, потому что я уже не гожусь ни къчему, а онъ могъ быть еще очень полезенъ, и трудно его замѣнить. Но да будетъ воля Божія, а я не долженъ быть эгоисть! Брать мой никогда не былъ оцѣненъ по достоинству. У него была чудная душа и предоброе сердце, но онъ не высказывался и потому его не понимали.

По вашимъ словамъ вижу, что и теперь судьи обвиняють его совершенно понапрасну: — "зачъмъ онъ завъщалъ свое имущество племяннику, въ ущербъ брату нашему Борису"? Я до сихъ поръ объ этомъ ничего не знаю, но во всякомъ случать Борисъ не могъ и никогда не разсчитывалъ быть наслъдникомъ Льва, у котораго

есть дъти. Его состояние было не довольно велико, чтобы раздълять его на части; онъ могъ завъщать Борису только съ поручениемъ передать его другой,—и тогда подобное завъщание было бы нъчто въ родъ мистификации. Надобно еще сказать, что между членами нашей семьи есть люди весьма недостаточные и обремененные многочисленнымъ семействомъ, не въ примъръ болъе, чъмъ Борисъ. И такъ, вы видите, милый другъ, что ваши салонные Солоны часто сами не знаютъ, что говорятъ.

№ 36.

Письмо гр. Перовскаго въ одной изъ его родственницъ передъ началомъ второго похода (въ Кокандъ), въ 1853 г.

Отвъчаю на твое письмо отъ 4-го и едва успъю написать тебъ двъ строчки. Чрезъ нъсколько часовъ отправляюсь въ путь, а до тъхъ поръ заваленъ дълами.

Ты очень хорошо поняда мое положение въ *здъшнемъ* міръ; я совершенно согласенъ съ твоимъ взглядомъ и стараюсь дъйствовать, какъ ты говоришь.

Знаю, что двѣ болѣзни, чрезъ которыя я перешелъ, ничто иное какъ призывъ—предупрежденія свыше—и стремлюсь не уклониться отъ нихъ, насколько это зависить отъ меня. Какъ умѣю, такъ и дѣлаю. Но какъ трудно согласить мірскія обязанности съ приготовленіями къ другой жизни! Прекрасная книга, присланная тобой, много облегчить эту задачу; она мнѣ будеть чрезвычайно полезна \*) и дастъ мнѣ силы перенести всѣ трудности и испытанія, которыя меня ожидають.

Люди смотрять на предпринимаемый мною походъ, какъ на нѣчто весьма важное,—что для меня очень невыгодно, потому что это предпріятіе почти ничтожное, и при самомъ счастливомъ исходѣ не представить ничего блестящаго. Если я добьюсь желаемой цѣли, то

<sup>\*)</sup> Воссюэть-"Коментаріи на Евангеліе".

и тогда это будеть такъ мало, что въроягно походъ покажется неудачей. Говорю это тебъ съ тъмъ, чтобы ты знала, что въ моемъ предпріятіи нътъ мъста для моего личнаго тщеславія, хотя многіе думають иначе. Въ сущности это только исполненіе долга совъсти, а тебъ могу сказать еще, что этимъ я совершаю доброе дъло \*). Если мы свидимся, то ты узнаешь, въ чемъ оно состоить, и одобришь меня.

Что касается моего здоровья, то могу дать тебъ честное слово, что оно пострадало бы несравненно больше, если-бы я остался здъсь, чъмъ отъ всъхъ невзгодъ, которымъ оно подвергнется во время похода.



<sup>\*)</sup> То-есть, ограждая, на будущее время, русскихъ подданныхъ и нашихъ киргизовъ отъ грабежей и насилій со стороны кокандцевъ.

Командиръ Отдъльнаго Оренбургскаго Корпуса, Оренбургскій Военный Губернаторъ, по случаю выступленія съ воинскимъ отрядомъ противу Хивы, считаетъ необходимымъ обнародовать, во ввъренномъ ему краљ, нижеизложенную Декларацію о причинахъ и цъли военныхъ противу Хивы дъйствій.

## ДЕКЛАРАЦІЯ.

Съ давняго уже времени вниманіе Правительства устремлено на враждебныя противу Россіи расположенія Ханства Хивинскаго. Прилегая къ степямъ подвластныхъ Имперіи Киргизъ-Кайсаковъ, Хива, въ продолженіе многихъ лѣтъ, безпрерывными дерзостными поступками, оказываеть явное неуваженіе къ державъ, съ которою имъла всегда торговыя сношенія.

Торговля съ Россіею доставляла Хивѣ необходимыя средства для ея существованія; Хивинцы постоянно пользовались у насъ важными выгодами и правами, наравнѣ съ торговцами прочихъ областей Средней Азіи, и за все сіе Хива платитъ намъ однимъ вѣроломствомъ. Съ безпримѣрнымъ дерзновеніемъ, она нарушаетъ ежедневно спокойствіе племенъ, кочующихъ близъ ея предѣловъ, преграждаетъ торговыя съ нами сообщенія прочихъ Азіатскихъ владѣній, останавливаетъ идущіе въ Россію и возвращающіеся изъ оной Бухарскіе караваны, облагаетъ ихъ непомѣрною пошлиною, насиль-

ственно принуждаеть заходить въ свои владенія, где произвольно и безъ всякаго права отбирается отъ беззащитных купцовъ значительная часть ихъ товаровъ. Наглость Хивинцевъ простирается еще далъе: не только Бухарскіе караваны, идущіе въ Россію, но даже караваны собственно Россійскіе не могутъ безопасно проходить чрезъ степи. Такъ, снаряженный въ Оренбургъ караванъ, состоявшій изъ товаровъ нашихъ купцовъ, быль совершенно разграблень высланными изъ Хивы вооруженными полчищами.-- Ни одинъ русскій торговецъ не можеть появиться въ Хивъ безъ опасенія лишиться жизни, или подвергнуться заточенію. Хивинцы дълають частые набъги на отдаленныхъ отъ линіи Киргизовъ, поступившихъ еще при Абулхаиръ-Ханъ въ подданство Россіи, разоряють ихъ аулы, обременяють разными поборами, волнують противъ законной власти, дають убъжище непокорнымъ и, наконецъ, къ довершенію всіхъ своихъ преступныхъ дійствій, явно задерживають въ Хивъ множество русскихъ, томящихся тамъ въ жестокомъ рабствъ. Число сихъ несчастныхъ ежегодно увеличивается; по наущеніямъ Хивинцевъ, дълаются на Каспійскомъ морѣ и въ иныхъ мъстахъ безпрестанныя нападенія на мирныхъ и беззащитныхъ промышленниковъ, которыхъ увлекаютъ въ Хиву и повергають тамъ въ тяжкую неволю.

Бъдственная судьба сихъ несчастныхъ не могла не обратить вниманія нашего Правительства, поставляющаго одною изъ священныхъ обязанностей огражденіе спокойствія и безопасности подданныхъ Имперіи. Но великодушіе, съ какимъ оно предваряло Хивинцевъ о неминуемыхъ послъдствіяхъ преступныхъ ихъ дъйствій, не имъло успъха. Они не вняли сдъланнымъ имъ внушеніямъ; они не постигли снисходительности Россіи къ ихъ заблужденію. Напротивъ того, они возмечтали, что хищничества ихъ останутся безъ всякаго наказанія. Въ этой самонадъянности, они дерзнули построить внъ своихъ

предъловъ, близъ караваннаго пути, велущаго въ Бухару, двъ кръпости, дабы съ большею наглостію и безотвътственностію притъснять торговцевъ; они усилили свои преступные набъги и грабежи, и въ большей еще степени стали упорствовать въ непримиримой враждъ своей противъ Россіи.

Надлежало принять мѣры болѣе сообразныя съ ихъ понятіями. Испытано было еще послѣднее средство къ ихъ вразумленію: прибывшіе въ Россію Хивинскіе торговцы были задержаны на линіи, и условіемъ ихъ освобожденія—объявлено немедленное возвращеніе Русскихъ невольниковъ и прекращеніе всякихъ непріязненныхъ поступковъ. Но и сія мѣра оказалась недѣйствительною. Послѣ трехлѣтняго ожиданія, едва 100 человѣкъ возвращены въ Россію, междутѣмъ, какъ нынѣшнею весною захвачено вновь, на одномъ Каспійскомъ морѣ, до 200 рыбопромышленниковъ.

Наконецъ, истощились всё средства убъжденія.— Охраненіе выгодъ Россіи, безопасность ея торговли, спокойствіе ея върноподданныхъ,—все требуетъ нынъ мъръ болъе ръшительныхъ, болъе надежныхъ; того же требуеть и самое достоинство Имперіи.

Сіи справедливыя и основательныя уваженія побудили Государя Императора повельть отправить военный отрядъ противу Хивы, дабы силою оружія обезпечить на будущія времена права и пользы Россійскихъ подданныхъ, положить конецъ грабежамъ и насиліямъ, избавить томящихся въ Хивъ невольниковъ, внушить должное уваженіе къ имени русскому и упрочить то вліяніе, которое неоспоримо принадлежитъ Россіи и которое одно можетъ служить залогомъ сохраненія мира въ сей части Азіи.

Такова цъль предпринимаемой противу Хивы военной экспедиціи. Лишь только цъль сія будеть достигнута и утвердится въ Хивъ новый порядокъ вещей, соотвътствующій взаимнымъ пользамъ Россіи и смеж-

ныхъ съ нею областей Азіатскихъ, то согласно съ Высочайшею волею Государя Императора, посылаемый отрядъ войскъ возвратится въ предълы Имперіи.

Подписалъ: Гвнералъ-адъютанть Перовскій. 14 ноября 1839 года. Оренбургъ.

#### приказъ

#### по отдъльному Оренбургскому корпусу.

Г. Оренбургъ, ноября 14 дня, 1859 года. № 181.

По Высочаншему Государя Императора повелънію, я иду съ частію ввъренныхъ мнъ войскъ на Хиву.

Давно уже Хива искушала долготеривніе сильной и великодушной Державы и заслужила наконець ввроломными, непріявненными поступками своими грозу, которую сама на себя накликаля. Честь и слава всвиъ, кому Богъ привелъ идти по повелвнію Государя на выручку братьевъ, томящихся въ неволв.

Товарищи! насъ ожидають стужа и бураны и всѣ неизбѣжныя трудности дальнаго, степнаго и зимняго похода; но забота обо всемъ необходимомъ, по возможности, предупредила крайности и нелостатки а рвеніе ваше, усердіе и мужество довершать успѣхъ и побъду. Войска Оренбургскаго корпуса въ первый разъ выступають въ значительномъ составѣ противъ непріятеля; Россія въ первый разъ караетъ Хиву, эту дерзкую и вѣроломную сосъдку. Черезъ два мѣсяца, дастъ Богъ, будемъ въ Хивѣ, и въ первый разъ еще въ столицѣ ханства предъ крестомъ и Евавгеліемъ, русскіе будутъ приносить теплыя и громкія молитвы за Царя и Отечество.

Обращаюсь къ той части войскъ, которая остается для охраневія Огенбургскаго пограничнаго края и ро-

дины своей. Вамъ не судило счастіе дълить съ нами труды и опасности; но вы не менѣе того заслужите добрую славу и милостивое вниманіе Государя Императора: всякій чинъ, мадый и великій, простившись съ ушедшими въ походъ товарищами, будеть свято помнить долгъ и присягу, будеть нести службу за себя и походныхъ, и, въ свое время, радостнымъ, братскимъ привѣтствіемъ встрѣтить возвратившихся изъ дальнаго и труднаго странствія сослуживцевъ своихъ.

Подписалъ: Генералъ-адъютантъ Перовскій.

#### ПРИКАЗЪ

## по отдъльному Оренбургскому корпусу.

Г. Оренбургъ. Сентября 12 дня, 1853 года. № 190.

По всеподданнъйшему моему донесеню Государю Императору о покореніи кокандской кръпости Акъ-Мечети, о мужествъ и объ отличной храбрости, оказанныхъ войсками отряда, дъйствовавшаго при осадъ и штурмъ этой кръпости, я удостоился счастія получить слъдующій Высочайшій рескрипть:

"Василій Алексъевичъ. Получивъ донесеніе ваше о покореніи кръпости Акъ-Мечети, Я поспъшаю выразить вамъ душевную Мою признательность за блистательный этоть подвигъ, покрывшій новою славою русское оружіе. Онъ вполнъ увънчалъ всъ распоряженія ваши, отъ коихъ Я не могъ не ожидать успъха, зная примърное ваше рвеніе и военную вашу опытность; но вы не ограничились общимъ направленіемъ дъйствій. Вы пренебрегли трудность предстоявшаго при слъдованіи къ Акъ-Мечети похода;—не щадя слабаго вашего здоровья, приняли лично начальство надъ отрядомъ для взятія

этой крѣпости назначеннымъ, и не преставали раздълять съ нимъ всѣ лишенія и опасности. Столь похвальное самоотвержевіе служитъ Мнѣ новымъ доказательствомъ вашей ко Мнѣ привязанности, которую Я оцѣняю въ полной мѣрѣ. Повторяя вамъ сердечную Мою благодарность и желая увѣковѣчить память вашего подвига, повелѣваю: чтобы крѣпость Акъ-Мечеть именовалась отнынѣ фортомъ "Перовскимъ".

"Вмъстъ съ симъ поручаю вамъ объявить всъмъ чинамъ храбрыхъ войскъ, находившихся подъ вашимъ предводительствомъ, особенное Мое благоволеніе за твердость ихъ, соревнованіе другъ предъ другомъ и отличное ихъ мужество въ бою.

"Пребываю вамъ навсегда благосклонный".

На подлинномъ собственою Его Императорскаго Величества рукою написано: "НИКОЛАЙ".

Петергофъ. 26-го августа 1853 года.

Въ то же время увъдомилъ меня г. военный министръ, что Его Императорское Величество, во вниманіе къ лишеніямъ и трудамъ преодолъннымъ войсками экспедиціоннаго отряда и къ мужеству ихъ, повельть соизволилъ: 1) разръшить мнъ войти съ представленіемъ о чинахъ, заслужившихъ право на Всемилостивъйшее вниманіе, 2) въ награду нижнимъ чинамъ болъе отличившимся раздать 25 знаковъ отличія военнаго ордена, въ дополненіе къ 25-ти таковымъ же прежде розданнымъ и кромъ того 12 такихъ же знаковъ, установленныхъ для чиновъ мусульманскаго исповъданія и 3) всъмъ чинамъ отряда выдать не въ зачетъ годовое жалованье, по окладу, каждымъ изъ нихъ получаемому.

Объявляя симъ Высочайшую волю, выраженную во Всемилостивъйшемъ ко мнъ рескринтъ, считаю при томъ долгомъ благодарить участвовавшихъ въ экспедиціи и отъ своего имени: мужеству ихъ и честной

службъ обязанъ я величайшимъ утъшеніемъ въ жизни достойно исполнить священную волю Государя Императора, порадовать тъмъ отеческое Его сердце, и видъть, вмъстъ съ сотрудниками моими, столь многомилостивое къ намъ изъявленіе Монаршаго Его благоволенія.

Пріємля съ благогов'вніємъ великія милости, излитыя на насъ щедрою рукою Царя, потщимся и впредь вс'в силы тіла и духа нашего полагать на службу Государю и Отечеству.

Подписаль: Генераль-адыотанть Перовскій.

#### ПРИКАЗЪ

## по отдъльному Оренбургскому корпусу.

Г. Оренбургъ. Апръля 24 дня, 1855 года. № 95.

Объявляю по ввъренному мнъ корпусу, Высочайшій Всемилостивъйшій рескриптъ, коимъ Его Императорскому Величеству благоугодно было осчастливить меня:

Konia.

"Графъ Василій Алексъевичъ. Состоя съ 1816 года при почившемъ въ Бозъ Августъйшемъ Моемъ Родителъ, вы были однимъ изъ ближайшихъ свидътелей пламеннаго стремленія Его на благо и славу Россіи. Воодушевленные высокими Его побужденіями, вы съ юныхъ еще лътъ пріобръли Его довъренность и сохранили ее до самой Его кончины. Въ первомъ турецкомъ походъ, вы оказали, подъ стънами Анапы и Варны, мужество и самоотверженіе воина, уже подвизавшагося съ честію въ достопамятномъ 1812 году. За тъмъ, многія важныя порученія и въ особенности устройство Оренбургскаго края открыли общирное поприще вашему

просвъщенному и неутомимому усердію. Незабвенный Мой Родитель, любя васъ, какъ върнаго сподвижника первыхъ Своихъ трудовъ, уважалъ ваши заслуги и цънилъ васъ какъ одного изъ самыхъ ревностныхъ исполнителей благотворныхъ Его указаній. Въ постигшей насъ горестной потеръ, Мнъ утъщительно повторить вамъ выраженіе чувствъ, коими нашъ Благодътель отвъчалъ на вашу къ Нему неограниченную преданность. Въ ознаменованіе сихъ чувствъ и въ изъявленіе личной Моей признательности за достохвальное служеніе ваше Престолу и Отечеству, Я возвелъ васъ, указомъ, даннымъ сего числа правительствующому сенату, въ графское Россійской Имперіи достоинство.

"Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонный и искренно доброжелательный".

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

"АЛЕКСАНДРЪ".

С.-Петербургъ.17 апръля 1855 года.

Върно: Генераль-адъютанть графь Перовскій.

#### приказъ

## по отдъльному Оренбургскому корпусу.

Г. Оренбургъ.

Сентября 5-го дня, 1856 года.

№ 250.

Государю Императору благоугодно было, 26 минувшаго августа, Всемилостивъйше удостоить меня пожалованіемъ алмазныхъ знаковъ ордена святаго апостола Андрея Первозваннаго, кои имълъ я счастіе получить при слъдующей Высочайшей грамотъ:

"Нашему генералъ-адъютанту, командиру отдъльнаго

Оренбургскаго корпуса, оренбургскому и самарскому

генералъ-губернатору графу Перовскому.

Достохвальное служение ваше Престолу и Отечеству всегда отличалось самымъ дъятельнымъ и примърноревностнымъ исполнениемъ возлагавшихся на васъ обязанностей. Зная сколь высоко Незабвенный Нашъ Родитель цениль вашу преданность къ Нашему Августвишему Дому, Намъ пріятно, въ настоящія торжественныя для Насъ минуты, обратиться къ воспоминанію, что при Нашемъ рожденіи въ ствнахъ древняго Московскаго Кремля, Родителю Нашему угодно было избрать васъ для извъщенія о томъ Императора Александра І-го, а впоследствіи — на васъ же возложить сопутствование Намъ въ Москву къ Священному Коронованію Нашихъ Родителей. Желая изъявить вамъ душевную Нашу признательность за прежнюю вашу службу Императору Николаю І-му, такъ и за настоящіе неутомимые труды по управленію ввіреннымъ вамъ обширнымъ краемъ и войсками въ ономъ расположенными, Всемилостивъйше жалуемъ вамъ алмазные знаки ордена святаго апостола Андрея Первозваннаго, кои при семъ препровождая, пребываемъ къ вамъ навсегда благосклонны.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

"АЛЕКСАНДРЪ".

Въ Москвъ. 26 августа 1856 года.

О таковой Высочайшей милости объявляю по ввъренному мнъ корпусу.

Подписаль: Генераль-адъютанть графъ Перовскій.

#### ПРИКАЗЪ

## по отдъльному Оренбургскому корпусу.

Г. Оренбургъ. Апръля 22-го дня, 1857 года. № 127.

Шесть леть тому назадъ, съ разстроеннымъ уже на службъ здоровьемъ принялъ я вторично управленіе Оренбургскимъ краемъ и командованіе отдъльнымъ Оренбургскимъ корпусомъ. Единственное, сердечное желаніе мое было посвятить себя на пользу и устройство страны, давно мною любимой, и умереть на поприщъ. указанномъ мнъ волею и довъріемъ Царя; но тяжкая, изнурительная бользнь истощила меня, и я, съ горестію. вынужденнымъ нашелся просить Государя Императора о сложеніи съ меня должностей, требующихъ двятельности, на которую не достаетъ моихъ силъ. Всемилостивъйше снисходя ко всеподданнъйшей моей просьбъ, Его Императорскому Величеству благоугодно было осчастливить меня рескриптомъ, преисполнившимъ душу мою невыразимою благодарностію. Съ благогов'вніемъ передаю здъсь слова этого священнаго для меня свидътельства Монаршаго благоволенія, далеко превышающаго слабыя мои заслуги:

"Графъ Василій Алексвевичъ! Выраженное вами убъжденіе, что разстроенное состояніе здоровья не позволяєть вамъ, съ необходимою дъятельностію, продолжать управленіе Оренбургскимъ краемъ и начальствованіе надъ войсками, въ немъ расположенными, побудило Меня, съ душевнымъ собользнованіемъ, согласиться на просьбу вашу, объ увольненіи васъ оть должностей оренбургскаго и самарскаго генералъ-губернатора и командира отдъльнаго Оренбургскаго корпуса.

"Поставляю Себъ при этомъ въ особенное удовольствіе изъявить вамъ совершенную Мою признательность, за долголътніе, всегда достойно оцъняемые блаженныя памяти Родителемъ Моимъ, неусыпные труды ваши на пользу ввъренныхъ вамъ края и войскъ, положившіе твердыя основы ихъ благоустройству, и за полную откровенность, съ которою вы познакомили преемника вашего съ истиннымъ положеніемъ Оренбургскаго края и съ видами къ дальнъйшему развитію его благосостоянія.

"Желая, чтобы отдохновеніе отъ трудовъ послужило къ прочному возстановленію здоровья вашего, дорого цънимаго Мною, по уваженію къ просвъщенной опытности и пламенному усердію вашему къ истиннымъ пользамъ Престола и Отечества, пребываю навсегда неизмънно благосклонный и искренно доброжелательный къ вамъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

"васъ душевно любящій и благодарный

АЛЕКСАНДРЪ",

С.-Петербургъ. 7 апръля 1857 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, господинъ военный министръ сообщилъ мнѣ Высочайшую Его Императорскаго Величества волю, чтобы я продолжалъ управленіе на прежнемъ основаніи до прибытія сюда назначеннаго Государемъ Императоромъ на мое мѣсто генералъ-адъютанта Катенина.

Объявляю о семъ для свѣдѣнія и надлежащаго исполненія.

Я не въ правъ говорить по настоящему случаю о достоинствахъ моего преемника, избраннаго отеческою заботливостію возлюбленнаго нашего Царя; но долженъ сказать, что назначеніе генералъ-адъютанта Катенина радуеть и утъщаеть меня, душевно сроднившагося съ Оренбургскимъ краемъ.

. `

Прощаясь съ вами, любезные сослуживцы, прошу васъ, если успътъ заслужить вашу привязанность и доброе расположеніе, выразить мнъ эти чувства, содъйствуя новому вашему начальнику съ такою же ревностію къ Царской службъ, съ тъмъ же горячимъ участіемъ къ общему благу, которыя встръчалъ я въ васъ постоянно во все продолженіе двукратнаго, пятвадцатилътняго моего управленія.

Подписаль: Генераль-адьютанть графь Перовскій.

Приказъ об to wobeh

; } • .

•

•

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

| <del></del>                |                 | CTP |
|----------------------------|-----------------|-----|
| Предисловіе                |                 |     |
| Часть первая.—Графъ В.     | . А. Перовскій: |     |
| Віографія графа Перовскаго |                 |     |
| Плънъ у французовъ         |                 | 15  |
| Письма изъ Италіи          |                 |     |
| Дружба съ Жуковскимъ       |                 |     |
| Кончина гр. Перовскаго     |                 | 115 |
| Часть вторая.—Зимній по    | оходъ въ Хиву:  |     |
| Предисловіе.               |                 |     |
| Зимній походъ 1839 года.   |                 | 1   |
| Письма къ А. Я. Булгакову  |                 |     |
| Русскій переводъ писемъ    |                 |     |
| Рескрипты и приказы        |                 |     |
|                            |                 |     |

Въ концъ книги — факсимиле гр. В. А. Перовскаго.



| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

DK 209. .P4.





DK 209. .P4.

| DATE DUE |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

Stanford University Libraries Stanford, Ca. 94305

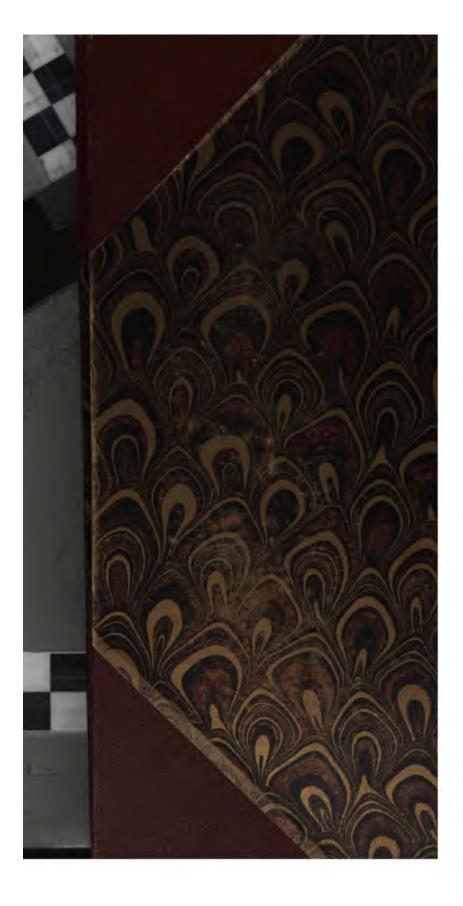